

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

# О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

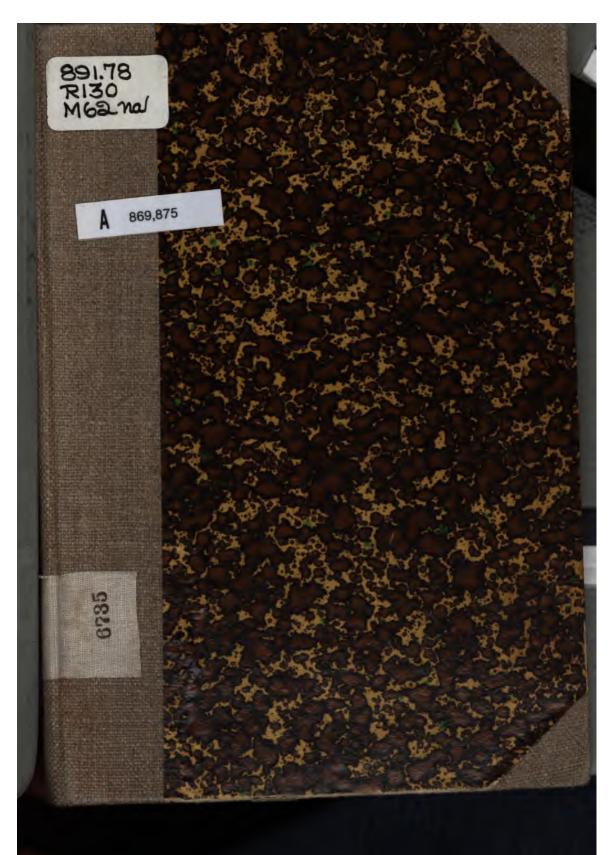

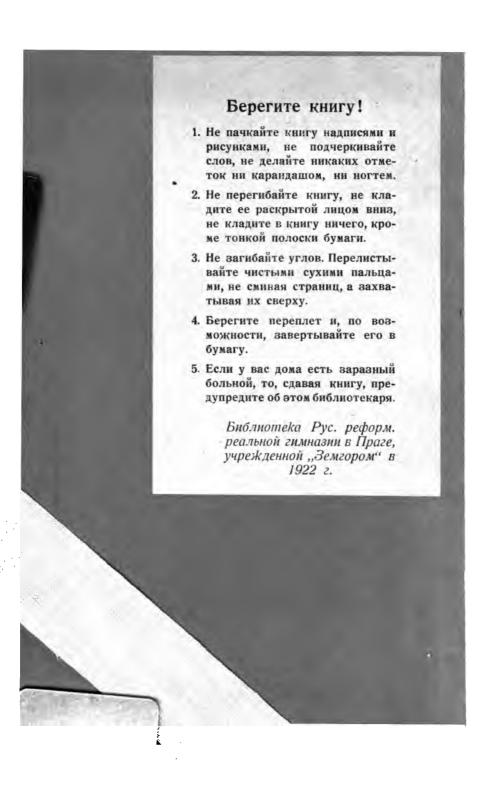

EX35

6735

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES



# В. А. Мякотинъ.

Uniakotin, Venedikt = aleksandrovnih

На заръ русской общественности.



Изданіе
Н. Парамонова.
"Донская Ръчь"
Ростовъ н-Д.

241.78 KIED M62 na

Дозволено цензурою 20 Декабря 1904 года. Ростовъ на Дону.

**Ростовъ на Дону.** Акціонерная печатня. 1905.



# Жа заръ русской общественности.

Восемнадцатое столътіе, открывшее собою новый періодъ въ исторіи русскаго государства, въ жизни русскаго общества явилось временемъ ръзкаго разграниченія сословныхъ группъ. То зданіе «крѣпостного устава», ф ндаментъ котораго былъ заложенъ еще въ старомъ московскомъ государствъ, было быстро достроено въ концъ XVI и въ первой половинъ XVIII столътія. Крестьянское прикръпленіе за это время окончательно превратилось въ крѣпостную неволю, и одновременно бывшій государевъ служилый человъкъ выросъ въ благороднаго россійскаго дворянина, привилегированнаго владъльца кръпостныхъ душъ. Освободившись отъ личныхъ обязанностей по отношенію къ государству, дворянинъ XVIII въка вмъсть съ тъмъ успълъ сосредоточить въ своихъ рукахъ значительную долю государственной власти надъ массою кръпостного крестьянства. Ко второй половинъ столътія воздвигавшееся такимъ путемъ зданіе сословныхъ привилегій дворянства было въ общихъ чертахъ уже готово и на долю Екатерининской эпохи досталось лишь завершеніе и увънчаніе его.

Но наряду съ этимъ процессомъ измѣненій соціальнаго строя въ жизни общества шелъ и другой процессъ,

лишь на первыхъ порахъ совпадавшій въ своихъ результатахъ съ упомянутымъ выше. Сближеніе съ Западомъ, предпринятое первоначально государственною властью ради ея спеціальныхъ нуждъ, скоро стало цълью самостоятельныхъ стремленій русскаго общества. Правда, на первыхъ порахъ стремленія, направленныя въ эту сторону, не отличались ни особенной глубиной, ни большою сознательностью. Верхи русскаго общества, располагавшіе теперь большимъ досугомъ и щедро надъленные матеріальными средствами, жадно набросились на внъшнюю оболочку европейской цивилизаціи, мало обращая вниманія на внутреннее ея существо. Неръдко такое заимствованіе шло и далъе условій матеріальной обстановки, продолжая, однакоже, оставаться чисто поверхностнымъ. Идеи, составлявшія на Западъ величайшія завоеванія человъческой мысли. дававшія содержаніе жизни цілыхъ поколітній, переносились въ Россію въ качествъ болъе или менъе красивыхъ декорацій барскаго быта, не оказывая на него сколько-нибудь глубокаго вліянія. Фразы о равенствъ людей спокойно уживались въ этомъ быту рядомъ съ грубъйшими насиліями крѣпостного права, восхваленія свободы нисколько не мѣшали широкому распространенію культа безправія. Заимствованныя слова не претворялись въ идеи и, не проникая въ глубину сознанія, не находили себъ никакого реальнаго примъненія въ жизни. На этой своей ступени европейское вліяніе лишь расширяло и углубляло ту пропасть, какая была вырыта между русскими общественными классами условіями ихъ соціальнаго развитія. Грубая роскошь барства, ослъплявшая глаза современниковъ этой эпохи, оплачивалась быстро возраставшею тяжестью невольнаго крестьянскаго труда, а верхушки европейскаго просвъщенія, схваченныя высшими классами общества лишь ръзче подчеркивали грань, раздълявшую эти классы отъ невъжественной массы народа.

Однакоже, разъ войдя въ русскую жизнь, западное вліяніе постепенно стало отвоевывать себъ въ ней и иного

рода роль, болъе самостоятельную и активную. До извъстной степени путь къ завоеванію такой роли быль для него расчищенъ. Средневъковыя понятія и представленія, составлявшія содержаніе умственной жизни московской Руси, были изжиты ею уже къ концу XVII въка, несостоятельность ихъ обнаружилась съ полною очевидностью. Съ той поры старое міросозерцаніе потеряло безграничную власть надъ умами не только высшихъ слоевъ общества, но и значительной части народа. Но въ время, какъ народная масса, отръзанная отъ просвъщенія и предоставленная лишь собственнымъ своимъ силамъ, искала основъ новаго міросозерцанія почти исключительно на почвъ религіозныхъ представленій, передъ верхними слоями русскаго общества открылась широкая дорога къ источникамъ европейскаго просвъщенія. Моментъ, въ который они ступили на эту дорогу, совпадалъ съ необычайнымъ оживленіемъ философской и научной мысли самомъ Западъ. Какъ разъ въ это время просвътительная философія гордо поднимала во Франціи свое знамя и имя требованій разума начинала ожесточенную борьбу съ остатками феодально-католическаго строя. Такимъ образомъ, едва успъвъ выработать себъ формы замкнутаго сословнаго быта, русское общество становилось свидътелемъ могучаго идейнаго движенія, заключавшаго въ себъ горячій протестъ противъ основныхъ принциповъ подобнаго быта, и вступало даже въ извъстное общение съ этимъ движеніемъ. Противоръчіе, заключавшееся въ такомъ положеній вещей, могло оставаться невскрытымъ лишь той поры, пока самое общеніе съ Западомъ носило чисто внъшній и механическій характеръ. Для большинства общества оно и оставалось такимъ въ теченіи всего восемнадцатаго столътія. Но, по крайней мъръ, небольшая часть русскаго общества успъла за это время перейти отъ простого заимствованія иноземныхъ обычаевъ и взглядовъ къ сознательному усвоенію плодовъ теоретической мысли Запада. Прямымъ послъдствіемъ такого перехода для испытавшихъ его общественныхъ группъ и отдёльныхъ личностей явились попытки осмыслить собственное положение и выработать новое міросозерцаніе на основ' вновь пріобр' тенныхъ знаній и взглядовъ. Не одинаково складываясь у различныхъ группъ общества, въ разной мъръ испытавшихъ на себъ воздъйствіе западныхъ въяній, эти попытки во всякомъ случат уводили мысль на новые пути и неизбъжно порождали критику русской дъйствительности съ новыхъ точекъ зрѣнія. Такъ на почвѣ общенія съ умственными теченіями Запада зарождалось идейное движеніе въ нѣдрахъ самого русскаго общества. Въ рамкахъ настоящаго очерка мы попытаемся представить читателю характеристику сдного, --быть можетъ, самаго крупнаго--изъ дъягелей этого движенія — А. Н. Радищева. Въ томъ пути, какимъ сложилось міровоззрѣніе этого замѣчательнаго человъка, и въ той судьбъ, какая выпала на его долю въ жизни, ярко отразились характеръ и результаты умственнаго движенія, ознаменовавшаго собою послъднія десятилътія XVIII въка въ Россіи.

1.

О раннихъ годахъ жизни Радищева сохранились лишь краткія и отрывочныя свъдънія. Онъ родился 20 августа 1749 г., въ зажиточной дворянской семьъ, по своему происхожденію принадлежавшей къ массъ рядового русскаго дворянства Дъдъ его изъ Петровскихъ потъшныхъ дослужился до бригадирскаго чина и путемъ женитьбы на богатой невъстъ пріобрълъ имъніе въ Саратовской губерніи. Сынъ его и отецъ писателя былъ помъщикомъ средней руки, по своему времени довольно образованнымъ и гуманнымъ, хотя его образованіе мирно уживалось съ немалою долею суевърія. Въ его отношеніяхъ къ крестьянамъ не было жестокости, и его кръпостные, въ свою очередь, любили добраго помъщика. Впослъдствіи Пугачев-

щина, оставившая по себъ кровавые слъды во многихъ дворянскихъ семьяхъ Екатерининской эпохи, не коснулась семьи Радищевыхъ, благодаря крестьянамъ, которые указали полчищамъ самозванца убъжища своего помъщика и спрятали у себя нъкоторыхъ изъ его дътей. Первые годы дътства А. Н. Радищева прошли въ саратовской деревнъ его отца. Здъсь началось и его ученіе, не нявшееся первоначально отъ обычнаго для того времени пути. Читать онъ выучился по часослову и псалтырю, а когда онъ достигъ шестилътняго возраста, къ нему былъ приглашенъ учитель-французъ. Громадный спросъ, существовавшій въ тогдашней Россіи на педагоговъ иностраннаго происхожденія, и низкія требованія, предъявлявшіяся къ нимъ необразованнымъ обществомъ, создали увъковъченный въ позднъйшей сатирической литературъ случайнаго педагога, видъвшаго въ учительской профессіи исключительно выгодное ремесло и бравшагося за безъ малъйшаго о ней понятія. Подобный педагогъ стался и на долю Радищева. Первый его учитель оказался бъглымъ солдатомъ и вскоръ былъ удаленъ. Послъ того отецъ отправилъ Радищева къ своему родственнику Москву, гдъ онъ и воспитывался въ теченіе нъсколькихъ лътъ подъ наблюденіемъ опять таки француза-гувернера, · который на родинъ былъ совътникомъ руанскаго парламента, но бъжалъ отъ преслъдованій правительства Людовика XV и укрылся въ Россіи. Въ Москвъ Радищевъ пользовался, сверхъ того, и уроками профессоровъ только что открытаго здъсь университета, но всъ эти уроки едва-ли могли идти далъе усвоенія элементарныхъ свъдъній. Тринадцати лътъ отъ роду Радищевъ былъ уже переведенъ отцомъ въ Петербургъ и помъщенъ въ пажескій корпусъ, въ которомъ и пробылъ до 1766 года, дъля свое время между учебными занятіями и дежурствами при дворъ императрицы. Въ пажескомъ корпусъ, который, подобно большинству русскихъ учебныхъ заведеній этой эпохи, обладалъ широкой и разносторонней программой, плохо, однако, примънявшейся на практикъ 1), Радищевъ выдълился изъ среды товарищей своими блестящими способностями, но, надобно думать, не могъ пріобръсти особенно серьезныхъ познаній. Тъмъ временемъ въ его судьбъ готовился серьезный поворотъ, опредълившій собою только дальнъйшій ходъ его образованія, но и всю его послъдующую жизнь. Екатерина II, въ эту пору своей жизувлекавшаяся мыслью о широкихъ реформахъ, испытывала нужду въ образованныхъ чиновникахъ «получить людей, къ службъ политической и гражданской способныхъ »2), вознам фрилась для этой ц воспользоваться услугами заграничных университетовъ. Для осуществленія плановъ императрицы въ 1766 году рѣшено было отправить въ Лейпцигскій университетъ на казенный счетъ двънадцать молодыхъ дворянъ, въ томъ числъ шесть пажей, изъ наиболъе способныхъ къ наукамъ. Въ число избранныхъ пажей попалъ и Радищевъ, и въ сентябръ 1766 года онъ уже вы халъ съ новыми своими товарищами за границу.

Такимъ образомъ, семнадцатилътнимъ юношей Радищевъ изъ классовъ пажескаго корпуса непосредственно перешелъ въ аудиторію нъмецкаго университета, и мъсто впечатлъній отъ русскаго придворнаго быта въ его умъ заняли наблюденія надъ западноевропейскою жизнью. При всей ръзкости такого перехода его благотворное вліяніе не замедлило сказаться. Научныя занятія скоро сдълались

<sup>1)</sup> Согласно составленному академикомъ Миллеромъ плану, пажи должны были обучаться: русскому языку и каллиграфіи; математикъ, ариөметикъ, геометріи, тригонометріи, геодезіи, фортификаціи, артиллеріи, механикъ; философіи, морали, естественному и народному праву; исторіи, географіи, генеалогіи и геральдикъ; юриспруденціи, гражданскому и государственному праву и церемоніаламъ (Сухомлиновъ, Изслъдованія и статьи по русской литературъ и просвъщенію, СПБ 1×89 т. І, сс. 543—4) Легко видъть, что съ такимъ количествомъ предметовъ мудрено было основательно познакомить малольтнихъ учениковъ въ 4 года.

<sup>2)</sup> Сборникъ Русскаго Истор. Общества, т. Х, 116.

господствующимъ интересомъ въ кружкъ лейпцигскихъ стипендіатовъ. Главаремъ и руководителемъ кружка этомъ отношеніи явился старшій членъ его, Ө. В. Ушаковъ. Въ Россіи онъ занималъ уже видное мъсто, объщавшее ему быструю служебную карьеру, но, когда ръшена была посылка молодыхъ людей въ Лейпцигъ, онъ увлекся желаніемъ пополнить свое образованіе и исхлопоталъ себъ назначеніе въ число отправлявшихся за границу дворянъ. Благодаря своему сравнительно болъе эрълому возрасту и твердому характеру, Ушаковъ быстро пріобрълъ сильное вліяніе на своихъ товарищей и, самъ со страстью отдаваясь наукъ, поддерживалъ и во всемъ кружкъ энтузіазмъ къ научнымъ занятіямъ. Плоды этого энтузіазма скоро стали замътны и постороннему глазу. Черезъ полтора года по прибытіи русскихъ студентовъ въ Лейпцигъ, русскій посланникъ въ Дрезденъ сообщалъ объ ихъ успъхахъ такіе отзывы: «вст генерально съ удивленіемъ признаются, что въ столь короткое время они оказали знатные успъхи и не уступають въ знаніи самымъ тъмъ, которые издавна тамъ обучаются; особливо же хвалятъ и находятъ отмънно искусными: во-первыхъ, старшаго Ушакова, а по немъ-Янова и Радищева, которые превзошли чаяніе своихъ учителей»  $^{1}$ ).

Ранъе однако, чъмъ русскіе студенты получили возможность свободно отдаться научнымъ занятіямъ и впечатлъніямъ заграничной жизни, имъ пришлось пережить довольно серьезное испытаніе, длившееся немалое время. Порядокъ ихъ занятій и жизни въ Лейпцигъ былъ опредъленъ инструкціей, составленной самою Екатериной. Согласно этой инструкціи, студентамъ предписывалось «обучаться всъмъ латинскому, нъмецкому, французскому и, если возможно, славянскому языкамъ; всъмъ обучаться моральной философіи, гисторіи, а наипаче праву естественному и всенародному и нъсколько и Римской имперіи

<sup>1)</sup> Сухомлиновъ, назв. соч., ст. 546-7.

праву». «Прочимъ наукамъ обучаться—продолжала инструкція-оставить всякому на произволеніе. На каждаго студента отпускалось изъ казны въ годъ 800 р.; этой суммы, сверхъ расходовъ на содержание студентовъ, имъ должны были еще выдаваться карманныя деньги на мелкіе расходы. Позднъе эта, довольно значительная тогдашнему времени, сумма была еще повышена до 1,000 р. въ годъ. Надзоръ за ученіемъ и поведеніемъ студентовъ возлагался инструкціей на особаго инспектора, права котораго, въ свою очередь, точно опредялялись ею. «Если кто изъ дворянъ-гласилъ одинъ изъ параграфовъ инструкціи-явится въ поступкахъ неисправнымъ или въ ученіи нерадивымъ, того инспектору увъщевать прежде наединъ. А послѣ, если не исправится, выговаривать при всъхъ дворянахъ; если же и симъ не удовольствуется, объявлять профессору». Наконецъ, если-бы и это средство не помогло, инспекторъ обязывался обратиться къ ближайшему русскому посланнику для отправленія виновнаго «при первомъ удобномъ случать въ Россію, дабы втунть государственная казна не была на него трачена». Никакихъ же наказаній инспекторъ не могъ налагать на студентовъ 1).

Дъйствительность, ожидавшая русскихъ студентовъ въ Лейпцигъ, плохо согласовалась съ предписаніями инструкціи. Назначенный инспекторомъ или «гофмейстеромъ» молодыхъ дворянъ майоръ Бокумъ былъ человъкъ грубый, до крайности корыстолюбивый и жестокій. Не довольствуясь своимъ жалованіемъ и подарками, которые онъ получалъ отъ родителей порученныхъ ему дворянъ, онъ удерживалъ еще въ свою пользу немалую часть казенныхъ денегъ, отпускавшихся на одежду, пищу и квартиру студентовъ. Благодаря этой своеобразной экономіи, послъдніе помъщались въ темныхъ, сырыхъ и грязныхъ квартирахъ, вынуждены были иногда носить платье съ чужого плеча, порою даже голодали. Проъзжавшій черезъ Лейп-

<sup>1)</sup> Сборникъ Русск. Истор: Общества, X. 107-111.

3 3 3 4

цигъ кабинетъ-курьеръ Яковлевъ сообщалъ поздне въ Россіи, что во время пребыванія его въ этомъ городъ Бокумъ кормилъ студентовъ несвъжей провизіей; Радищевъ въ это время «за болъзнію, къ столу ходить не могъ, а отпускалось ему кушанье на квартиру. Онъ-прибавляль Яковлевь — въ разсужденіи его бользни, за отпускомъ худого кушанья, прямой претерпъваетъ голодъ» 1). На этой почвъ между гофмейстеромъ и студентами скоро возникли ръзкія столкновенія, еще осложнившіяся тъмъ, что Бокумъ смотрълъ на молодыхъ людей, къ которымъ онъ былъ приставленъ, какъ на дътей, обязанныхъ всемъ безпрекословно повиноваться его волъ, и вопреки инструкціи не стъснялся примънять къ нимъ разнообразныя наказанія, не исключая и тълесныхъ. «Не зналъ нашъ путеводитель, -- разсказывалъ впослъдствіи объ этомъ Радищевъ,--что худо отвергать справедливое подчиненныхъ требованіе и что высшая власть сокрушалась иногда отъ безвременной упругости и безразсудной строгости. Мы стали отважное въ нашихъ поступкахъ, дерзновенное въ требованіяхъ и отъ повторяемыхъ оскорбленій стали, наконецъ, презирать его власть»2). Единичныя столкновенія перешли въ систематическую борьбу: студенты все чаще отказывали своему оффиціальному руководителю въ повинованіи, кумъ чаще и чаще прибъгалъ къ унизительнымъ наказаніямъ непокорныхъ, съкъ ихъ розгами, билъ фухтелями и т. п. Не довольствуясь обычными видами наказаній, онъ самъ изобръть новую кару. Курьеръ Яковлевъ «видълъ выдуманную Бокумомъ клътку, въ которую намъренъ онъ былъ запирать и сажать дворянъ въ такомъ тъсномъ и переломномъ и тъмъ самымъ здоровью ихъ опасномъ весьма положеніи, что въ ней ни стоять, ни сидъть на остроконечныхъ перекладинахъ прямо не можно. И чтобъ хитрому

<sup>1)</sup> Сухомлиновъ, назв. соч., с. 545.

<sup>2)</sup> Собраніе оставшихся сочиненій покойнаго А. Н. Радишева М. 1811, ч. V, с. 23.

вымыслу сему ничего не доставало, то похвалялся высокоблагородіе клітку сію и въ оной заключеннаго, поднявъ на блокъ, держать чрезъ опредѣляемое тому время повъшанною на воздухъ» 1). Жалобы студентовъ, пытавшихся указать на то, «въ коль несчастную и горестную жизнь ввергнулъ ихъ г. Бокумъ», частью перехватывались послѣднимъ. частью не находили себъ въры у тъхъ лицъ, къ которымъ онъ были обращены, и лейпцигскіе стинендіаты оставались предоставленными самимъ себъ въ этой неравной борьбъ. Наконецъ, терпъніе ихъ лопнуло, и однажды, когда Бокумъ оскорбилъ студента Насакина, послъдній, подчиняясь единогласному ръшенію товарищей, возвратиль ему пощечину. Растерявшійся гофмейстеръ въ первую минуту поднялъ исторію, обвинилъ студентовъ въ покушеніи на жизнь и посадилъ ихъ всъхъ подъ арестъ. Они уже ждали крайне суровыхъ каръ по отношенію къ себъ и задумывались даже надъ вопросомъ, не лучше-ли заблаговременно бъжать изъ подъ ареста и, скрывшись изъ Лейпцига, навсегда отказаться отъ возвращенія въ отечество. Дъло окончилосъ, однако же, тъмъ, что студенты просидъли нъкоторое время подъ стражей, а затъмъ были освобождены по приказанію русскаго посланника въ Дрезденъ, кн. Бълосельскаго, до свъдънія котораго дошла вся эта исторія. Сътой поры по крайней мъръ, старшіе студенты освободились, если не отъ экономическихъ поползновеній Бокума, то хотя отъ его назойливой опеки: «онъ рачилъ о своемъ карманъ, -- разсказываетъ Радищевъ, -- а мы жили на волъ и не видали его мъсяца по два» 2).

Въ Россію свъдънія объ обращеніи Бокума съ посланными въ Лейпцигъ дворянами и о налагаемыхъ на нихъ наказаніяхъ дошло поздно—лишь въ концъ 1770 года. Когда такія свъдънія были получены, изъ императорскаго

<sup>1)</sup> Сборникъ Р. Ист. Общества, Х, 123.

<sup>2)</sup> Собраніе сочиненій А. Н. Радищева, ч. V, с. 55.

Кабинета отправлено было къ Бокуму длинное посланіе. Въ Кабинетъ, говорилось здъсь, «усмотръно не только съ несказаннымъ удивленіемъ, но и съ крайнимъ ужасомъ, что точно въ противность высочайшей ея и в-ва волъ имъли вы неслыханное дерзновение неоднократно наказывать на тълъ гг. Зиновьева и Олсуфьевыхъ. Въдать вамъ надлежало, что не только всякія тълесныя наказанія, но и въ выговорахъ всякая суровость, гнъвъ и брань, -- какъ средства, благоразумному и пристойному воспитанію, каковымъ по намъренію своему всемилостивъйше жалуетъ ея и. в-во отправленныхъ для того въ Лейпцигъ совству безчестныя, непристойныя, гнусныя и только подлаго духа людямъ свойственныя, —изъ данной струкціи... вовсе исключены». «Какою властію и по чьему дозволенію -- спрашивалъ Кабинетъ -- осм влилися вы попустить себя на такую преподлую и прегнусную дерзость, подвергающую россійское дворянство явному безславію, въ самихъ же дворянахъ не иное что, какъ уныніе и подлость духа, произвести могущую? Не варварство-ли это и тиранство? При такихъ подлыхъ съ благородными людьми поступкахъ возможно-ли надъяться, что вкоренены будутъ въ нѣжныхъ сердцахъ ихъ человѣколюбіе, добронравіе и истинное любочестіе? Да и вы сами можете-ли чаять пріобръсть чрезъ такое звърское воспитаніе любовь ихъ къ себъ, дружескую довъренность и почтеніе, къ чему, однако жь, вст старанія ваши устремить вы обязаны?.. Втино стыдиться вамъ и продерзость толикую оплакивать должно». На будущее время Бокуму строго предписывалось, если бы онъ по усвоенной отъ собственнаго воспитанія привычкѣ даже своихъ дѣтей задумалъ исправлять «по обычаю подлаго народа, побоями, суровостью, комъ и бранью», «и въ томъ случать чинить сіе съ такою. предосторожностью, въ такое время и въ такомъ уединеніи, чтобъ никто изъ дворянъ россійскихъ сихъ гнусностей никогда не видалъ и объ нихъ не въдалъ». Въ заключеніе Кабинетъ настоятельно требовалъ, «чтобъ всякая

лютость въ нравахъ, неучтивость, свиръпость и непристойность всемърно отъ глазъ и ушей дворянъ россійскихъ оставались сокровенны» 1). Слухи, разошедшіеся по Петербургу о насиліяхъ Бокума надъ русскими юношами, и сътованія нъкоторыхъ родителей, что ихъ сыновья частыми побоями «въ такую уже приведены подлую нечувствительность, что сего почти ни во что вмънять начинаютъ» 2), видимо, раздражали, однако, Екатерину. 15 января 1771 г. она обратилась къ вице-канцлеру кн. А. М. Голицыну съ запискою такого содержанія: «Князь Александръ Михайловичъ! Извольте объявить тъмъ отцамъ и матерямъ, кои почитаютъ, что дъти ихъ въ Лейпцигъ отъ Бокума столь много претерпъваютъ, что въ ихъ волъ состоитъ ихъ оттуда отозвать, ибо я рушить намърена все тамошнее мною сдъланное учреждение для того, что много отъ него безпокойства, нежели пользы: я трачу пятнадцать тысячъ, а принимаю негодованіе. Если есть такіе отцы, кои дътей своихъ хотятъ оставить на теперешнемъ основаніи, то прошу мнъ сказать. Но нъсколькими днями раньше императрица тому же вице-канцлеру поручала «отписать къ кн. Бълосельскому, чтобъ онъ послалъ въ Лейпцигъ г. Бокуму сказать, что я съ крайнимъ неудовольствіемъ слышу, что онъ осмъливается въ противность данной ему инструкціи бить палочьемъ, шпагою и розгами ему отъ меня повъренныхъ дворянъ, и что чрезъ то одно видно, что онъ неспособенъ къ тому мъсту, къ которому приставленъ, ибо, если-бъ умълъ съ ними обходиться, то бы не нужно было къ такимъ суровымъ приступить средствамъ; что я ему запрещаю вновь осмълиться кого бить» 3).

¹) Сборникъ Р. Ист. Общества, X, 119—21.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 123.

<sup>3)</sup> Изъ рукописныхъ матеріаловъ, сообщенныхъ миѣ В. И. Семевскимъ; въ обѣихъ запискахъ имп. Екатерины мною не воспроизведена ореографія подлинника. Пользуюсь случаемъ выразить адѣсь живѣйшую благодарность В. И. Семевскому, дружески сообщившему мнѣ собранные имъ рукописные матеріалы, касающіеся Радищева.

Исполняя порученіе императрицы, кн. Голицынъ 7 янв. 1771 г. написалъ кн. Бълосельскому въ Дрезденъ, поручая ему черезъ върнаго человъка провърить справедливость слуховъ объ обращеніи Бокума съ порученными его надзору дворянами и въ томъ случат, если эти слухи твердятся, объявить Бокуму повелёніе Императрицы, такъ, «чтобъ наша маладежа о томъ не свъдома была» 1). Тайною, которая должна была облекать выговоръ, разсчитывали, очевидно, спасти авторитетъ воспитателя въ глазахъ его воспитанниковъ. Но, не говоря уже о томъ, что въ сознаніи послѣднихъ авторитетъ Бокума давно и безвозвратно исчезъ, и правительству не удалось удержаться на той позиціи, которую оно заняло было относительно Бокума. Слъдствіе, произведенное кн. Бълосельскимъ, выяснило не только суровость дисциплинарныхъ мъръ, принимавшихся Бокумомъ, но и его казнокрадство; и въ результатъ этого слъдствія строгій майоръ потеряль свою должность 2). Но это случилось уже тогда, когда старшіе изъ лейпцигскихъ стипендіатовъ, и въ томъ числъ Радищевъ, оканчивали курсъ своего ученія. Такимъ образомъ, поскольку имъ удалось добиться смягченія суроваго въ началъ режима своего «гофмейстера» и сломить его произволъ, это было достигнуто болве ихъ собственными усиліями, нежели распоряженіями правительства.

Вся эта исторія борьбы съ Бокумомъ заняла видное мѣсто въ Лейпцигскихъ впечатлѣніяхъ юноши-Радищева. Не даромъ впослѣдствіи, достигнувъ уже зрѣлаго возраста, онъ такъ хорошо помнилъ всѣ детали этой исторіи и такъ подробно описывалъ ее въ составленномъ имъ «Житіи Ө. В. Ушакова». Въ столкновеніяхъ съ мелочнымъ деспотизмомъ Бокума Радищевъ и его товарищи впервые научились сознавать чувство личнаго достоинства и от-

<sup>1)</sup> Изъ рукописныхъ матеріаловъ, сообщенныхъ мнѣ В. И. Семевскимъ; письмо кн. Голицына было исправлено имп. Екатериной и поставленныя въ кавычкахъ слова внесены ею.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Сборникъ Р. Ист. Общ., X, 126—8.

стаивать его отъ чрезмърно грубыхъ посягательствъ, впервые прониклись сознательной враждой къ произволу, съ горькими плодами котораго имъ пришлось свести такое близкое знакомство. Эти же столкновенія, уравнивавшія всъхъ членовъ студенческаго кружка и объединявшія ихъ въ одномъ и томъ же чувствъ, завязали между ними первыя узы взаимнаго общенія. Разъ установившись, общеніе и обусловленное имъ единство стремленій кружка не исчезли и тогда, когда первоначальный поводъ къ нимъ быль устранень, и студентамь удалось до нъкоторой степени оградить себя отъ насильственной опеки со стороны Бокума. Къ этому времени нашлась новая и болъе серьезная почва для общенія членовъ кружка въ совмъстныхъ занятіяхъ наукой, которымъ они и отдались съ пламеннымъ увлеченіемъ.

Для такого увлеченія было немало поводовъ въ той обстановкъ, какая окружала юныхъ студентовъ въ Лейпцигъ. Уже однъ университетскія лекціи сами по себъ открывали имъ доступъ въ міръ научнаго знанія, мало похожій на тъ традиціонныя, на половину дътскія, на половину невъжественныя представленія, какими снабдило ихъ предшествовавшее воспитаніе. Наивное міросозерцаніе, основанное на этихъ представленіяхъ, рушилось тъмъ скоръе, что къ вліянію нѣмецкой университетской науки, не вполнъ еще сбросившей съ себя схоластическую одежду, присоединилось еще болъе глубокое вліяніе французской литературы. «Всъ почти юноши, мыслить начинающіе,—замъчалъ впослъдствіи Радищевъ, вспоминая объ этомъ періодъ своей жизни, -- любятъ метафизику; съ другой же стороны, всъ, чувствовать начинающіе, придерживаются правилъ, народнымъ правленіямъ приличныхъ» 1). Въ исторіи европейской литературы немного можно насчитать моментовъ, когда она давала бы такой полный и сочувственный откликъ на эти инстинктивныя стремленія юности къ сво-

<sup>1)</sup> Собраніе сочиненій Радищева, ч. V, 26.

бодъ и къ свъту обобщеннаго знанія, какъ это было второй половинъ XVIII-го въка. Французская философская и политическая литература этого въка съ ея ръшительными отвътами на важнъйшіе вопросы мірозданія, съ ея страстною проповъдью господства разума и правъ человъка какъ нельзя болъе способна была разбудить молодой умъ и взволновать неокръпшее чувство. Живя въ цигъ, русскіе студенты не могли избъжать знакомства съ этой литературой, вліяніе которой широко распространилось по всей тогдашней Европъ, и толчокъ къ такому знакомству, дъйствительно, не заставилъ себя ждать. Одинъ изъ проъзжавшихъ черезъ Лейпцигъ русскихъ, разсказываетъ Радищевъ, «возбудилъ во всъхъ насъ великое желаніе къ чтенію, давъ намъ случай узнать книгу Гельвеціеву о Разумъ... По его совъту мы читали сію книгу, читали со вниманіемъ и въ оной мыслить научалися» 1). Отъ Гельвеція русскіе студенты перешли къ другимъ корифеямъ современной имъ французской литературы и послъ философскаго радикализма ихъ вниманіе поглотили идеи политическаго демократизма, главными представителями котораго являлись Мабли и Руссо. Изученіе произведеній этихъ послівднихъ писателей, раскрывшихъ передъ мыслью своихъ русскихъ читателей новые горизонты, произвело на Радищева и его товарищей неизгладимое впечатлъніе. Сочиненія Мабли представлялись имъ верхомъ совершенства. Когда проф. Бёме объявилъ въ лейпцигскомъ университет в курсъ о публичномъ прав Европы, трое изъ русскихъ студентовъ, и въ числъ ихъ Радищевъ, предпочли слушанію этого курса чтеніе книги Мабли «Droit public de l'Europe fondé sur les traités», будучи, по ихъ словамъ, увърены, что «образцовое, по мнънію всего свъта, произведеніе Мабли, конечно, содержитъ въ себъ болъе поучительнаго, нежели какія бы то ни было лекціна

6735

<sup>1)</sup> Тамъ же, 60-61.

<sup>2)</sup> Сухомлиновъ, назв. соч., 549—50).

<sup>2.-</sup>На заръ рус. обществ.

Было бы ошибочно видъть въ этомъ отзывъ. не лишенномъ доли наивной заносчивости неофита, свидътельство умственной лѣни или слѣпого фанатизма его авторовъ. Умственное возбужденіе, испытанное русскими студентами при встръчъ съ философскою мыслью Запада, въ большинствъ изъ нихъ вызвало жажду серьезнаго знанія. и они съ удвоенной энергіей набросились на занятія, торопясь удовлетворить эту жажду и захватить все наиболъе цънное изъ раскрытой передъ ними сокровищницы науки. Старшій изъ членовъ студенческаго кружка, Ө. В. Ушаковъ, неумъренными занятіями въ конецъ расшаталъ даже свое и безъ того уже разстроенное здоровье и довелъ себя до преждевременной смерти въ Лейпцигъ. Радищевъ, также далеко не отличавшійся кръпкимъ здоровьемъ, за время своего пребыванія въ Лейпцигъ, помимо главнаго предмета своихъ занятій, заключавшагося въ юридическихъ наукахъ, усовершенствовалъ свои познанія въ латинскомъ, нъмецкомъ и французскомъ языкахъ, много занимался естественными науками, въ особенности же химіей, и настолько изучилъ медицину, что могъ выдержать экзаменъ на врача. Широко раздвигая кругъ своихъ научныхъ интересовъ, Радищевъ и въ области общихъ философскихъ взглядовъ не ограничился изученіемъ лишь той системы, которая дала ему первый серьезный толчокъ къ самостоятельной умственной работъ. Въ нашей литературъ за нимъ съ давнихъ поръ прочно укръпилась репутація безусловнаго послъдователя французскихъ философовъ матеріалистовъ, и въ частности Гельвеція, основанная въ сущности лишь на приведенныхъ выше словахъ самого Радищева, что онъ учился мыслить по книгъ Гельвеція. Но въ дъйствительности изученіе книги Гельвеція было для Радищева лишь первымъ сознательнымъ шагомъ въ область философскихъ вопросовъ и на немъ онъ не остановился, какъ не ограничился и **ЗНАКОМСТВОМЪ** французской философской литературой. Лекціи лейпцигскаго профессора Платнера, слъдовавшаго въ своемъ курсъ филоссофіи воззрѣніямъ Лейбница, ознакомили его съ системою знаменитаго нѣмецкаго мыслителя, и подъ вліяніемъ этихъ лекцій Радищевъ принялся за внимательное изученіе взглядовъ Лейбница. Двадцать лѣтъ спустя, Платнеръ въ разговорѣ съ Карамзинымъ вспоминалъ о Радищевъ, какъ объ одномъ изъ самыхъ способныхъ русскихъ учениковъ своихъ 1).

Эта разносторонняя и богатая результатами умственная дъятельность сопровождалась сильнымъ подъемомъ нравственнаго чувства. Входя въ соприкосновеніе съ жизнью Запада и воспринимая плоды существовавшаго въ ней идейнаго движенія, поскольку они выразились въ университетской наукъ и въ литературныхъ произведеніяхъ, Радищевъ и его товарищи искали и находили въ нихъ не только теоротическую истину, но и этическій идеалъ. Основныя черты этого идеала стояли въ тъсной и непосредственной связи съ высокимъ понятіемъ о значеніи человъческаго разума, опредъляющаго собою всю жизнь. «Помни, -- говорилъ Радищеву умирающій Ушаковъ, -- что нужно въ жизни имъть правила, дабы быть блаженнымъ, и что должно быть тверду въ мысляхъ, дабы умирать безтрепетно» 2). Каковы бы ни были эти дающія блаженство въ жизни «правила», они являлись уже результатомъ самостоятельной работы мысли, а не рабскаго слъдованія традиціи. При этомъ смыслъ твхъ нравственныхъ уроковъ, какіе могли быть извлечены и извлекались въ дъйствительности изъ основныхъ идей умственнаго движенія XVIII столътія, не ограничивался въ сознаніи русскихъ наблюдателей этого движенія узкими рамками ихъ личной жизни. Глубоко космополитическая по существу своему, французская литература XVIII вѣка умъла силою выставляемыхъ ею общихъ идеаловъ зажигать въ сердцахъ искреннихъ своихъ адептовъ горячую любовь къ ро-

<sup>1)</sup> Карамзинъ. Письма русскаго путешественника.

<sup>3)</sup> Собраніе сочиненій Радищева, ч. У, 80,

динъ, любовь, чуждую всякаго шовинизма и тъмъ самымъ наиболъе плодотворную. Русскіе студенты во время пребыванія своего за границей забыли нъсколько даже русскій языкъ и должны были подучиваться ему по возвращеніи, но Россіи они не забыли. Много лътъ спустя послъ возвращенія на родину, Радищевъ съ искреннимъ и глубокимъ чувствомъ вспоминалъ тотъ доходившій до изступленія восторгъ, съ которымъ онъ и его товарищи «узръли межу, Россію отъ Курляндіи отдъляющую» 1).

Пробывъ пять лътъ въ Лейпцигъ, Радищевъ возвратился въ Россію позднею осенью 1771 г. 2). Онъ убхалъ юношей и вернулся вполнъ сложившимся человъкомъ, усвоившимъ себъ европейское просвъщеніе, обогащеннымъ познаніями и готовымъ отдать ихъ на службу родинъ. Но отъ того, что онъ засталъ въ отечествъ, на него повъяло разочарованіемъ. Разсказывая впослідствій о своемъ энтузіазм' при возвращеній на родину, Радищевъ прибавляль: «послъдовавшее по возвращении нашемъ жаръ сей въ насъ гораздо умърило. О вы, управляющие умами!--замъчалъ онъ---колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, колико кратно упускаете вы случай на пользу утушая пламень, объемлющій сердце юности. Единожды смиривъ юношу, не ръдко на въки содълаете калъкою» 3). И онъ имълъ основаніе для этихъ горькихъ сътованій. За годы, проведенные Радищевымъ въ аудиторіяхъ Лейпцигскаго университета, неясный вначалъ характеръ правленія Екатерины II успълъ окончательно опредълиться. Ко времени

<sup>1)</sup> Тамъ же, 51.

<sup>2)</sup> Онъ выъхалъ изъ Лейпцига не ранъе 22 октября и пріъхалъ въ Петербургъ не позже 25 ноября 1771 г. См. Сборникъ Р. Ист. Общ., Х. 129 и Р. Архивъ, 1870 г., № 4—5, стр. 946—7. Болъе подробное описаніе учебныхъ лътъ Радищева см. въ появившейся недавно статъъ В. Е. Якушкина ("Учебные годы А. Н. Радищева" въ сборникъ "Подъ знаменемъ науки", М. 1902, сс. 135—203), основанной, впрочемъ, исключительно на печатномъ матеріалъ и не дающей чего-либо новаго.

в) Собраніе сочиненій Радищева, ч. V, 51.

прівзда изъ Лейпцига первыхъ студентовъ, нѣкогда отправленныхъ туда императрицею, она уже забыла высказанное ею въ Наказъ намъреніе поставить сію на высшую ступень процвътанія путемъ устаноней справедливости и избрала для своей вленія въ государственной дъятельности другіе пути. Главною своею правительство поставило внъшнія иълью ея нія, а во внутренней его дівтельности планы реформъ, направленныхъ къ установленію законности въ управленіи и равенства гражданъ, уступили свое мъсто заботамъ объ упроченіи господства дворянскаго класса въ соціальной жизни страны путемъ сокращенія и безъ того ничтожныхъ правъ массы кръпостного крестьянства. Въ рамки такой дъятельности плохо укладывались идеи Мабли и Руссо, и ученикъ этихъ мыслителей скоро долженъ былъ сознать это и испытать холодъ разочарованія. Но хотя сознаніе глубокаго разлада этихъ идей съ русскою дъйствительностью и охладило нъсколько юношескій энтузіазмъ Радищева, оно не заставило его ни измѣнить своихъ взглядовъ, ни впасть въ индифферентизмъ. Внъшній обликъ его жизни въ Петербургъ мало отличался, правда, отъ порядковъ жизни большинства того общества, къ которому онъ принадлежалъ. Не располагая такимъ состояніемъ, которое давало бы ему полную матеріальную независимость, онъ добывалъ себъ средства къ жизни путемъ государственной службы. Сперва онъ поступилъ протоколистомъ въ сенатъ, затъмъ перешелъ въ штабъ командовавшаго въ Петербургъ генералъ-аншефа Брюса, но 1775 г. вышелъ въ отставку. Черезъ три года однако онъ вновь вступиль на службу, на этотъ разъ въ коммерцъколлегію; отсюда онъ перешелъ черезъ десять лътъ петербургскую таможню и въ ней быстро дослужился до должности управляющаго. Служба далеко не заполняла однако всего времени Радищева. Живя въ Петербургъ, онъ не порывалъ однажды завязанныхъ связей съ европейскимъ просвъщеніемъ, много читалъ и составиль себъ хорошую библіотеку. Понемногу онъ и самъ сталъ браться за перо и пытать свои силы въ литературной работъ, причемъ въ его рукахъ эта работа неизмънно принимала характеръ пропаганды его идей, и писательское перо становилось орудіемъ проведенія въ жизнь общества завътныхъ мыслей самого писателя.

Первый литературный трудъ Радищева имълъ полуоффиціальное происхожденіе. Екатерина II въ своихъ заботахъ о распространеніи просвъщенія въ Россіи учредила. между прочимъ, общество для перевода замъчательныхъ литературныхъ произведеній съ иностранныхъ языковъ на русскій, причемъ средства на изданіе этихъ переводовъ ассигновались изъ собстренной шкатулки государыни. Къ участію въ работахъ этого общества быль приглашень и Радищевъ, и на его долю достался переводъ книги Мабли «Observations sur l'histoire de la Grèce». Радищевъ не только перевелъ эту книгу, но и снабдилъ переводъ своими примъчаніями, съ которыми онъ и вышель въ свътъ въ 1773 году. Въ этихъ примъчаніяхъ ихъ авторъ выступаетъ ръшительнымъ сторонникомъ теоріи естественнаго права и идеи народнаго суверенитета. «Самодержавство-говоритъ онъ, переводя этимъ терминомъ слово despotisme и поясняя его значеніе, --есть наипротивнъйшее человъческому естеству состояніе. Мы не токмо не можемъ дать надъ собою неограниченной власти, но ниже законъ, извътъ общія воли, не имъетъ другого права наказывать преступниковъ, опричь права собственныя сохранности. Если мы живемъ подъ властію законовъ, то сіе не для того, что мы оное дълать долженствуемъ неотмънно, но для того, что находимъ въ ономъ выгоды. Если мы удъляемъ закону часть нашихъ правъ и нашея природныя власти, то дабы оная употребляема была въ нашу пользу; о семъ мы дълаемъ съ обществомъ безмолвный договоръ. Если онъ нарушенъ, то и мы освобождаемся отъ нашея обязанности. Неправосудіе государя даетъ народу, его судіи, то же, и болъе, надъ нимъ право, какое ему даетъ законъ надъ

преступниками. Государь есть первый гражданинъ народнаго общества <sup>1</sup>». Такимъ образомъ въ книгъ, изданной на средства императрицы, проводилась мысль объ отвътственности верховной власти передъ народомъ и объ ограниченности ея полномочій. Екатерина ІІ не раздъляла этихъ идей, но и не усматривала еще въ нихъ никакой опасности для прочности государственнаго порядка.

Дальнъйшая литературная дъятельность Радищева совершалась съ большими перерывами. Существуетъ преданіе, что онъ принималъ участіе въ Новиковскомъ «Живописцъ. Преданіе это не подтверждается никакими современными доказательствами, но его можно считать довольвъроятнымъ въ виду того, что письма о положеніи крестьянъ, помъщенныя въ этомъ сатирическомъ журналъ, и по высказаннымъ въ нихъ мнъніямъ, и по своей писательской манеръ сильно напоминаютъ Радищева 2). Во всякомъ случат участіе его въ Новиковскомъ журналт не могло быть очень значительно, и если даже оно существовало въ дъйствительности, то послъ того Радищевъ надолго замолкъ въ литературъ. Вновь выступилъ онъ на литературномъ поприщъ лишь въ 1789 году. Тогда какъ позднъйшіе русскіе источники приписываютъ издававшійся въ этомъ году сатирическій журналъ «Почта Духовъ» Крылову, хорошо освъдомленный современникъ иностранецъ (Массонъ) называетъ его издателемъ Ради-

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Размышленіе о греческой исторіи или о причинахъ благоденствія и несчастія грековъ. Сочиненіе г. аббата де-Мабли СПБ. 1773 г. сс. 126-7.

<sup>2)</sup> Иного мнѣнія держится въ этомъ вопросѣ П. А. Ефремовъ, отрицающій принадлежность названныхъ писемъ Радищеву въ виду того, что послѣдній молчалъ объ нихъ на допросѣ 1790 г. ("Живописецъ Н. И. Новикова", изд. 7-е СПБ. 1864, сс. 320—1 и 346—7). Трудно признать такой аргументъ вполнѣ убѣдительнымъ. На допросахъ Шешковскаго Радищевъ указывалъ, правда, литературные источники своего "Путешествія", тѣмъ самымъ, можетъ быть, расчитывая уменьшить его знаніе, но едва-ли онъ имѣлъ основанія вскрывать прежнюю свою литературную дѣятельность, остававшуюся нензвѣстною спъвователю.

щева 1) и можно, дъйствительно, съ большою въроятностью предполагать, что послёднему принадлежитъ значительная и при томъ наиболте ртзкая часть этого журнала, отличавшагося, къ слову сказать, серьезнымъ общественнымъ характеромъ своей сатиры 2). Въ томъ же 1789 г. Радищевъ выпустилъ въ свътъ небольшую книжку, содержавшую въ себъ біографію Ушакова съ присоединеніемъ оставшихся послъ него сочиненій и озаглавленную «Житіе Ө. В. Ушакова». Въ этой книжкъ Радищевъ особенно подробно разсказываетъ о жизни Ушакова въ Лейпцигъ, выясняя значеніе своего покойнаго друга въ русскомъ студенческомъ кружкъ и характеризуя направленіе умственныхъ интересовъ послъдняго, благодаря чему весь этотъ трудъ пріобрътаетъ автобіографическое значеніе. Очевидно, мысль писателя охотно уходила отъ текущаго дня въ далекое прошлое, съ любовью возстановляя его черты и упиваясь воспоминаніями о смітых надеждах и пылких в мечтахъ юности. Въ противоположность этому прошлому переживаемое настоящее, какъ можно судить по нъсколькимъ намекамъ, разсъяннымъ въ книгъ, внушало ея автору настроеніе, далекое отъ жизнерадостности. Особенно характерно въ этомъ смыслъ заключение книги. Радищевъ разсказываетъ въ немъ, какъ Ушаковъ въ тяжелыхъ смертныхъ мученіяхъ, зная уже о неизбѣжности своей смерти, просилъ своего товарища и друга А. М. Кутузова, дать ему яду. Кутузовъ, посовътовавшись съ Радищевымъ, не исполнилъ этой просьбы. Теперь такое ръшеніе представлялось Радищеву неправильнымъ: самоубійство является въ его глазахъ естественнымъ исходомъ, разъ жизнь обратилась въ мученіе. Если еще услышишь гласъ стенящаго твоего друга, -- обращается онъ къ Кутузову, -если гибель ему предстоять будетъ необходимая и воззову къ тебъ на спасеніе мое, не медли, любезнъйшій мой: ты жизнь несносную скончаешь и дашь отраду жизнью гну-

<sup>1)</sup> Mémoires secrets sur la Russie, t. pp. 188-9.

<sup>2)</sup> Пыпинъ, "Крыловъ и Радищевъ". Въстникъ Европы, 1868 г. № 5.

шающемуся и ее возненавидъвшему» 1). Но мрачное настроеніе, вылившееся въ этомъ воззваніи къ другу, не мъшало во всякомъ случа Радищеву дъятельно работать. Онъ началъ было писать исторію сената, но затъмъ уничтожилъ написанное. Историческое изслъдованіе, повидимому, мало удовлетворяло его умъ, занятый по преимуществу анализомъ современной дъйствительности. Въ соотвътствіи съ этимъ дальнъйшія его работы приняли чисто публицистическій характеръ. Воспользовавшись указомъ Екатерины II о вольныхъ типографіяхъ, дававшимъ право всякому желающему печатать книги съ разръшенія управы благочинія, онъ завель у себя домашнюю типографію, въ которой работали его кръпостные. Въ 1790 г. изъ этой типографіи вышла брошюра носившая заглавіе «Письмо къ другу, жительствующему въ Тобольскъ». Въ ней Радищевъ разсказывалъ объ открытіи въ Петербургв памятника Петру I, пересыпая свой разсказъ размышленіями о существъ и назначеніи верховной власти. Но это «Письмо» было только первой пробой. За нимъ въ томъ же году послъдовала большая книга, которая занимала вниманіе Радищева въ теченіи ніскольких вліть и окончательный толчокъ къ написанію которой дало ему «Сентиментальное путешествіе» Стерна. Свой новый трудъ Радищевъ посвятилъ Кутузову, скрывъ его имя подъ буквами А. М. К. «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву», какъ называлась эта книга Радищева, напечатанная имъ въ своей типографіи безъ имени автора, вышло въ свътъ съ разръшенія петербургскаго полицеймейстера Рылъева и въ концъ іюня 1790 года появилось въ продажъ. Публика стала быстро раскупать его, но уже черезъ нъсколько дней «Путешествіе» исчезло отъ продажи. На этой книгъ, имъвшей такое кратковременное существование и составившей несчастье и славу Радищева, намъ предстоитъ остановиться нъсколько подробнъе.

<sup>1)</sup> Собраніе сочиненій Радищева, ч. У, 84.

«Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» носить на себъ явственные слъды подражанія литературной манеръ Стерна. Вся книга написана въ формъ дорожныхъ замътокъ, составленныхъ на пути между двумя русскими столицами, причемъ отдъльныя ея главы названы именами почтовыхъ станцій, лежащихъ на этомъ пути. Никакой другой внъшней связи между различными частями этихъ замътокъ не существуетъ, какъ не существуетъ въ нихъ и единства формы изложенія, отличающейся, напротивъ, полной свободой: описанія дорожныхъ приключеній и встръчъ смъняются размышленіями и воспоминаніями самого автора, а послъднія, въ свою очередь уступають мъсто историческимъ этюдамъ, либо передачъ содержанія найденныхъ на дорогъ бумагъ Но подражание иностранному образцу не идетъ въ книгъ далъе внъшней манеры изложенія, въ выборъ же и расположеніи своего матеріала русскій авторъ остался совершенно самостоятельнымъ. Матеріалъ, внесенный имъ въ свою книгу, является опять-таки крайне разнообразнымъ и на первый взглядъ даже поражаетъ своею пестротою и кажущеюся безпорядочностью. Широко пользуясь преимуществами избранной имъ литературной формы, Радищевъ затрогиваетъ самые различные и, казалось бы, отдаленные другъ отъ друга вопросы семейнаго, общественнаго и государственнаго быта, постоянно переходя отъ частныхъ случаевъ русской дъйствительности къ общимъ размышленіямъ и съ высотъ теоріи вновь возвращаясь къ мелочамъ жизни. При этомъ онъ не скупится на лирическіе отступленія во вкуст только что начинавшаго тогда входить въ моду сентиментализма, а въ теоретическихъ своихъ разсужденіяхъ многое прямо заимствуетъ у излюбленныхъ имъ иностранныхъ писателей. по преимуществу у Руссо, Мабли и Рейналя. Послъднее обстоятельство неоднократно давало поводъ строгимъ критикамъ книги Радищева признавать всю ея теоретическую

часть простымъ заимствованіемъ, причемъ источникомъ, изъ котораго было совершено такое заимствованіе, часто считали произведенія французскихъ матеріалистовъ. Даже такой компетентный и осторожный историкъ литературы, какъ покойный Сухомлиновъ, нашелъ возможнымъ утверждать, что «въ книгъ Радищева ръзко отличаются одна отъ другой двъ ея составныя части: съ одной стороны-заимствованное, чужое, вычитанное изъ книжекъ; съ другой - свое, взятое изъ жизни, изъ тогдашняго быта», причемъ «между своимъ и чужимъ нътъ внутренней, органической связи; они сопоставлены болъе или менъе случайно, образуя два, независимыя одно отъ другого теченія» 1). Внимательное изученіе книги Радищева не позволяетъ однакоже согласиться съ подобными отзывами объ ней. При такомъ изученій за витшнею пестротою содержанія «Путешествія» не трудно разглядъть въ немъ внутренній порядокъ и гармонію, подчиняющую отдъльныя части книги общей ея задачъ. Многочисленныя литературныя заимствованія Радищева не даютъ еще права считать его ни слъпымъ рабомъ какого-либо авторитета, ни трудолюбивой пчелой, безъ разбора слѣпляющей въ одно цѣлое части различныхъ доктринъ. Не выступая въ «Путешествіи» самостоятельнымъ мыслителемъ въ строгомъ смыслъ этого слова, Ради-

<sup>1)</sup> Сухомлиновъ, назв. соч., с. 556. Въ частности по поводу "Философской и политической исторіи европейскихъ колоній и европейской торговли въ объихъ Индіяхъ" аббата Рейналя Сухомлиновъ замѣчаетъ: "подражаніе слогу Рейналя, котораго французскіе критики называютъ не иначе. какъ "le declamateur Raynal", развило въ нашемъ авторъ наклонность къ фразерству, къ риторическимъ украшеніямъ и многословію" (тамъ же, с. 554). Съ этимъ строгимъ отзывомъ русскаго ученаго, замѣтившаго у Рейналя только напыщенный слогъ, любопытно сопоставить мнѣніе англійскаго ученаго. "У XVIII столѣтія—говоритъ Морлей—была положительная сторона, которая имѣла по меньшей мѣръ столь же важное значеніе, какъ и его отрицательная сторона... Писатели того времени... были воодушевлены стремленіемъ къ политической справедливости, къ гуманности, къ въережію лучшаго и болѣе однообразнаго для всъхъ законорательства и къ

щевъ пытается однако на фундаментъ извъстныхъ ему философскихъ и политическихъ теорій воздвигнуть зданіе болъе или менъе цъльнаго міросозерцанія, и, принимая во вниманіе историческія условія, нельзя отрицать за этимъ міросозерцаніемъ ни продуманности, ни извъстной стройности. Равнымъ образомъ странно отрицать и существованіе тъсной связи между основными идеями этого міросозерцанія и тъмъ изображеніемъ, какое получила русская дъйствительность въ книгъ Радищева. Но для ближайшаго опредъленія этой связи необходимо обратиться къ самому содержанію «Путешествія» и возстановить, хотя бы въ наиболъе общихъ чертахъ, важнъйшія воззрънія его автора и характеръ наблюденій, сдъланныхъ имъ надърусскою жизнью.

Собирая въ одно цълое отдъльныя замъчанія, разсъянныя на различныхъ страницахъ «Путешествія», не трудно составить опредъленное представленіе объ общихъ взглядахъ Радищева. Въ своей книгъ онъ выступаетъ ръшительнымъ противникомъ мистицизма. По его мнънію, усиленіе и распространеніе мистицизма является върнымъ признакомъ упадка человъчества и соотвътственно этому Радищевъ и къ современнымъ ему мистикамъ—мартинистамъ относился враждебно и насмъшливо 1). Но, отстаи-

улучшенію участи каждаго, —такимъ стремленіемъ, которов никогда не было превзойдено ни въ своей стойкости, ни въ своей искренности, ни въ своемъ безкорыстіи. А произведеніе Рейналя въ цѣломъ было едва-ли не самой сильной и самой выдержанной изъ всѣхъ литературныхъ формъ, въ которыхъ выразились великія соціальныя идеи того вѣка. Въ немъ вовсе не было того страннаго и сосредоточеннаго пламени, которое пылало на страницахъ "Общественнаго Договора"; за то оно было полно движенія, реальности, живыхъ и живописныхъ повѣствованій. Оно было доступно для пониманія каждаго и оно было конкретно. Рейналовская "Исторія" затрогивала прямо за сердце многихъ изъ числа тѣхъ читателей, которымъ аргументы Руссо казались несовсѣмъ понятными и наводящими уныніе" Морлей, Дидро и энциклопедисты, р. переводъ Невѣдомскаго, М. 1882, сс. 406—7.

<sup>1)</sup> Путешествіе изъ Петербурга въ Москву, сс. 92-8.

вая права разума и отказываясь подчинить его въ области познанія чувству, Радищевъ вмѣстѣ съ тѣмъ не примкнулъ и къ главнымъ выводамъ философіи матеріализма. По своимъ религіознымъ воззрѣніямъ онъ являлся послѣдовательнымъ деистомъ. «Не могу повърить, о Всесильный, —говоритъ онъ въ своей книгъ,—чтобы человъкъ мольбу сердца своего возсылалъ къ другому какому-либо существу, а не къ тебъ... Если смертный въ заблужденіи своемъ странными, непристойными и звърскими нарицаетъ тебя именованіями, почитаніе его, однако же, стремится къ тебъ, предвъчному, и онъ трепещетъ предъ твоимъ могуществомъ, Егова, Юпитеръ, Брама; Богъ Авраама, Богъ Моисея, Богъ Конфуція, Богъ Зороастра, Богъ Сократа, Богъ Марка Аврелія, Богъ христіанъ, о богъ мой! ты единъ повсюду. Если въ заблужденіи своемъ смертные, казалося, не тебя чтили единаго, но боготворили они твои несравненныя силы, твои неуподобляемыя дъла. Могущество твое, вездъ и во всемъ ощущаемое, было вездъ и во всемъ поклоняемо. Безбожникъ, тебя отрицающій, признавая природы законъ непремънный, тебъ же приноситъ тъмъ хвалу, хваля тебя паче нашего пъснопънія» 1).

Деизмъ не былъ уже во времена Радищева совершенною новостью на русской почвъ. Деистомъ являлся въ своихъ произведеніяхъ и другой видный публицистъ этой поры, кн. Щербатовъ, но для него вопросъ о положеніи религіи въ государствъ опредълялся по преимуществу соображеніями государственнаго порядка. Для Радищева послъднихъ въ области религіозныхъ вопросовъ не существовало. Исходя изъ понятія о правахъ отдъльной личности, онъ ставилъ вопросъ о свободъ религіознаго мышленія гораздо шире и ръшалъ его гораздо послъдовательнъе, нежели допускалъ это самъ его учитель, Руссо. Высказываясь за полную и безусловную свободу мысли въ области религіи, авторъ «Путешествія» полагалъ, что слъдуетъ

<sup>1)</sup> Тамъ же, 115-117.

«дозволять всякому заблужденію быть явнымъ: явнъе оно будетъ, скоръе сокрушится». Не существовало для него и особыхъ религіозныхъ преступленій, такъ что самое преслъдованіе за богохульство представлялось ему совершенно невозможнымъ: «если думаешь, -- говорилъ онъ, становясь на точку зрвнія воображаемаго противника, -- что хуленіемъ Всевышній оскорбится, - урядникъ ли благочинія можетъ быть за него истецъ»? Свобода мысли, не стъсняемая никакими внъшними рамками, вообще составляетъ въ глазахъ Радищева необходимое благо. Для борьбы предразсудками и суевъріемъ онъ знаетъ лишь дъйствительное средство, заключающееся въ свободъ устнаго и печатнаго слова. Согласно этому воззрѣнію, цензура можетъ существовать лишь какъ средство защиты авторитета, въ самомъ существъ своемъ несостоятельнаго, и Радищевъ, обстоятельно доказывая такой порядокъ возникновенія цензуры, ссылками на Екатерининскій Наказъ доказываетъ необходимость ея уничтоженія. «Пускай печатаютъ все, кому что на умъ ни взойдетъ, -- разсуждаетъ онъ. -- Кто себя въ печати найдетъ обиженнымъ, тому да дастся судъ по формъ. Я говорю не смъхомъ. Слова не всегда суть дъянія, размышленія же не преступленія. Се правила Наказа о новомъ уложеніи. Но брань на словахъ и въ печати -- всегда брань. Въ законъ никого бранить не велъно и всякому свобода есть жаловаться. Но если кто про кого скажетъ правду, бранью ли то почитать, въ законъ нътъ. Какой вредъ можетъ быть, если книги въ печати будутъ безъ клейма полицейскаго? Не токмо не можетъ быть вреда, но польза, польза отъ перваго до последняго, отъ малаго до великаго, отъ царя до последнъйшаго гражданина» 1).

Но мы зашли уже въ область вопросовъ общественнаго и государственнаго быта. Вернемся еще назадъ, ко взглядамъ писателя на человъка и его природу. Радищевъ

<sup>1)</sup> Тамъ же, 297, 296, 294-5.

вполнъ сознательно усвоилъ себъ основную идею Руссо о благъ, лежащемъ въ основъ нравственной природы человъка, и развилъ изъ нея рядъ обшихъ положеній, не впадая при томъ въ неосторожныя крайности женевскаго философа. Нравственное существо человъка покоится на страстяхъ, говоритъ авторъ «Путешествія» устами дворянина, встръченнаго имъ въ Крестцахъ. «Корень страстей благъ», такъ какъ онъ основаны на природъ нашихъ чувствъ и могутъ ослабъвать лишь съ ослабленіемъ чувствъ, а, слъдовательно, и самой жизни въ человъкъ. Поэтому полное подавление страстей не можетъ служить идеаломъ: «совершенно безстрастный человъкъ есть глупецъ и истунелъпый». Если «чрезвычайность въ страсти есть гибель», то «безстрастіе есть нравственная смерть», и истинное благо представляетъ лишь «умъренность въ страсти», дълающая человъка господиномъ его духовной жизни. На почвъ этихъ общихъ представленій о правахъ личности и нравственной природъ человъка у Радищева возникаетъ опредъленный идеалъ семейной жизни и воспитанія. Семейный союзъ, какъ между супругами, такъ и между родителями и дътьми, можетъ быть основанъ только на нравственной связи, въ видъ взаимной любви, и не долженъ знать никакихъ другихъ узъ. Родители не имъютъ никакой власти надъ достигшими совершеннаго возраста дътьми, дъти не связаны никакими обязательствами по отношеню къ родителямъ, включая сюда и благодарность, такъ какъ всв заботы последнихъ о детяхъ вытекаютъ изъ эгоистическихъ побужденій. Воспитаніе дътей въ этой идеальной семьъ должно принадлежать самимъ родителямъ, услуги же «наемныхъ рачительницъ» и «наемныхъ наставниковъ» ръшительно исключаются. Съ ранняго дътства въ воспитаніи не должно быть никакого принужденія, чтобы воспитать «духъ, нетерпящъ велѣнія безрасуднаго, кротокъ къ совъту дружества». Необходимо укрѣпить тѣло ребенка физическими упражненіями и трудами, развить его умъ размышленіями, избъгая излишняго отягощенія памяти, воспитать въ немъ нравствен чувство, которое сообщило бы ему умѣренность въ уд ов летвореніи чувствъ и страстей, наконецъ, создать въ нем чувство собственнаго достоинства, которое сдѣлало бі его судьею собственныхъ поступковъ и заставило бы его избѣгать «даже вида раболѣпствованія». Воспитанный та кимъ образомъ человѣкъ явится полезнымъ членомъ общества и будетъ въ состоянія достигнуть истиннаго блага жизни, заключающагося въ добродѣтели, «вершинѣ дѣяній» человѣческихъ».

«Добродътели суть—по словамъ Радищева—или частныя, или общественныя». Корень первыхъ «всегда благъ», такъ какъ побужденія къ нимъ вытекаютъ изъ любви къ ближнему. Общественныя же добродътели могутъ быть порождаемы и чисто эгоистическими мотивами тщеславія и честолюбія, не заслуживая и въ этомъ случав пренебреженія. Но особеннаго блеска он' достигаютъ тогда, когда источникомъ ихъ также является челов вколюбіе, и поэтому упражнение въ частныхъ добродътеляхъ служитъ подготовительной ступенью къ добродътели общественной. Въ общественной жизни человъкъ имъетъ дъло съ обычаями или нравами народа, съ требованіями закона и съ предписаніями добродътели. Эти три источника общественной морали имъютъ не одинаковое значение. Закономъ нельзя поступаться въ пользу обычая, такъ какъ «законъ, каковъ ни худъ, есть связь общества», и даже въ силу прямого требованія со стороны верховной власти нельзя нарушить законъ, пока онъ остается неотмъненнымъ. Но важнъе закона -- велънія добродътели. Ни приказанія власти, ни авторитетъ закона не могутъ стать выше этихъ велъній. передъ которыми должны быть равно безсильны обольщенія и угрозы, насмъшки и гоненія, и даже самая смерть. Эта добродътель не знаетъ уступокъ обстоятельствамъ, не допускаетъ сдълокъ съ «робостью благоразумія» и не позволяетъ «именовать благоразуміемъ слабость въ дъяніяхъ, сего перваго добродътели врага». Можетъ слу-

читься, правда, что высокій идеалъ окажется недостижимымъ въ современной жизни, что послъдняя выбьетъ оружіе изъ рукъ борца за добродътель и раздавитъ его своею тяжестью. Тогда есть надежный исходъ. «Если ненавистное счастіе истощить надъ тобою всв стрвлы свои, если добродътели твоей убъжища на землъ не останется, если, доведенну до крайности, не будетъ тебъ покрова отъ угнетенія, тогда вспомни, что ты человъкъ, воспомяни величество твое, восхити вънецъ блаженства, его же отъяти у тебя тщатся, — умри 1). Такимъ образомъ самоубійство, на которое Радищевъ въ «Житіи Ушакова» указывалъ, какъ на средство уйти изъ жизни, сдълавшейся несносной вслъдствіе физическихъ страданій, пріобрътало въ . его глазахъ и другое значеніе: въ самоубійствъ онъ видълъ послъднее оружіе въ борьбъ съ неблагопріятною судьбою, крайнее средство для охраны человъческаго достоинства личности и избавленія отъ нравственныхъ ченій, какія можетъ повлечь за собою борьба съ существующимъ общественнымъ порядкомъ.

Что касается права личности на такую борьбу, то оно, по взгляду Радищева, заключается уже въ самыхъ условіяхъ возникновенія человъческаго общества. Принимая общую почги всъмъ писателямъ XVIII въка теорію

<sup>1)</sup> Тамъ же, 179—80, 160—178, 186—7, 182—6, 191. Аналогичный взглядъ на самоубійство мы встръчаемъ во французской литературъ у Дидро въ его статьъ въ Энциклопедіи и у Гольбаха. "Страхъ смерти—говоритъ послъдній—всегда будетъ лишь дълать людей трусами; страхъ предполагаемыхъ ея послъдствій будетъ только дълать изъ людей фанатиковъ или меланхолическихъ пістистовъ, равно безполезныхъ для себя самихъ и для другихъ. Смерть—такой рессурсъ, котораго не слъдуетъ отнимать у угнетенной добродътели, неръдко доводимой до отчаянія людскою несправедливостью. Если бы люди меньше боялись смерти, они не были бы ни рабами, ни суевърами; истина находила бы для себя болъе ревностныхъ защитниковъ, права людей отстаивались бы съ большимъ рвеніемъ, борьба съ заблужденіями велась бы энергичнъе и изъ жизни народовъ была бы навсегда изгнана тиранія; низость питаетъ ее и страхъ ее поддерживаетъ". Holbach, Système de la Nature. Nouvelle edition. Paris. 1820. Т. І. р. 384.

<sup>3.--</sup> На заръ рус. обществ.

естественнаго права и происхожденія общества изъ первоначальнаго договора, онъ вмъстъ съ тъмъ примыкаетъ къ наиболье демократическимъ выводамъ изъ этой теоріи. «Человъкъ родится въ міръ--говорить одинъ изъположительныхъ героевъ «Путешествія»—равенъ во всемъ одинъ другому. Вст одинаковые имтемъ члены, вст имтемъ разумъ и волю. Слъдственно, человъкъ безъ отношенія къ обществу есть существо, ни отъ кого не зависящее въ своихъ дъяніяхъ». Но съ моментомъ возникновенія общества человъкъ соглашается повиноваться не одной лишь своей волъ и признавать надъ собою установленную обществъ власть. «Какія же ради вины обуздываетъ онъ свои хоттнія? по что поставляетъ надъ собою власть?.. Для своея пользы, скажетъ разсудокъ; для своея пользы, скажетъ внутреннее чувство; для своея пользы, скажетъ мудрое законоположеніе. Слъдственно, гдъ нътъ его пользы быть гражданиномъ, тамъ онъ и не гражданинъ. Слъдственно, тотъ, кто восхощетъ его лишить пользы данскаго званія, есть его врагь. Противъ врага своего онъ защиты и мщенія ищетъ въ законъ. Если законъ или не въ силахъ его заступить, или того не хочетъ... тогда пользуется гражданинъ природнымъ правомъ защищенія... Ибо гражданинъ, становяся гражданиномъ, не перестаетъ быть человъкомъ, коего первая обязанность есть собственная сохранность, защита, благосостояніе». Цівлью государственнаго устройства служитъ благосостояніе страны, слагающееся изъ благосостоянія отдёльныхъ гражданъ. Нельзя назвать «блаженною страну, гдв сто гордыхъ гражданъ утопаютъ въ роскоши, а тысячи не имъютъ надежнаго пропитанія, ни собственнаго отъ зноя и мраза укрова». можетъ быть названа блаженной и такая страна, которая не знаетъ правъ отдъльныхъ гражданъ, уподобляясь своемъ устройствъ военному лагерю. «Устройство на счетъ свободы столь же противно блаженству нашему, какъ и самыя узы 1). Такимъ образомъ изъ естественнаго равен-

<sup>1)</sup> Тамъ же, 143-4, 248-51.

ства людей, опредѣлившаго собою условія первоначальнаго общественнаго договора, мысль писателя непосредственно выводить равенство граждань въ государствѣ и права народа передъ верховною властью. Когда то или другое изъ этихъ требованій нормальнаго государственнаго строя нарушается послѣдней, природное право защиты можетъ быть обращено противъ нея, и съ этой точки зрѣнія Кромвель и Франклинъ равно являются въ глазахъ Радищева носителями общественной добродѣтели. «Я чту, —обращается онъ къ первому изъ нихъ въ своей одѣ «Вольность»—я чту, Кромвель, въ тебѣ злодѣя, — что, власть въ рукѣ своей имѣя, —ты твердь свободы сокрушилъ. —Но научилъ ты въ родъ и роды, —какъ могутъ мстить себя народы: ты Карла на судѣ казнилъ» 1).

Таковы основныя воззрѣнія Радищева, поскольку они были имъ высказаны въ «Путешествіи изъ Петербурга въ Москву». Многое изъ нихъ, несомнѣнно, заимствовано, но это заимствованіе во всякомъ случаѣ стояло очень далеко отъ рабскаго подражанія однажды избраннымъ образцамъ. Сознательно усвоивъ себѣ главные результаты теоретической мысли Запада, онъ переработалъ ихъ самостоятельно и слилъ въ одно органическое цѣлое. Жизненность создавшагося такимъ путемъ міровозэрѣнія всего

<sup>1)</sup> Тамъ же, 366. Совпаденіе этихъ возэрѣній съ теоріями Руссо и Мабли не нуждается въ особыхъ доказательствахъ. Съ другой стороны, указанные взгляды Радишева очень близки къ тѣмъ положеніямъ, защитникомъ которыхъ выступалъ авторъ "Системы природы". "Такъ какъ правительство—писалъ Гольбахъ—заимствуетъ свою власть только отъ общества и учреждается лишь для блага послѣдняго, то очевидно, что общество, если того требуетъ его интересъ, можетъ брать назадъ эту власть, измѣнять форму правленія, расширять или ограничивать власть, ввѣряемую имъ главамъ правительства, надъ которыми оно всегда сохраняетъ высшій авторитетъ, согласно неизмѣнному закону природы, подчиняющему часть цѣлому". Общество—продолжалъ онъ, поясняя свою мысль,—имѣетъ права надъ всѣми своими членами въ силу тѣхъ выгодъ, какія оно имъ доставляетъ, и всѣ его члены въ правѣ требовать отъ него мъм отъ

лучше проявлялась въ томъ примъненіи, какое оно получало въ условіяхъ русской жизни.

Въ своей книгъ Радищевъ касается самыхъ различныхъ сторонъ современнаго ему русскаго быта, являясь глубокимъ знатокомъ послъдняго. О знакомствъ его съ народнымъ бытомъ въ извъстной мъръ свидътельствуетъ уже самый языкъ книги. Тяжелый и нъсколько напыщенный въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ, онъ въ описаніяхъ бытовыхъ сценъ неръдко переходитъ въ живую разговорную рѣчь, изобилующую народными оборотами и подчасъ блещущую искрами неподдъльнаго юмора. Богатство разбросанныхъ въ книгъ типичныхъ бытовыхъ подробностей изъ жизни различныхъ общественныхъ классовъ и умълый подборъ матеріала по основнымъ вопросамъ государственнаго и соціальнаго строя Россіи въ еще большей степени обличаютъ въ ея авторъ человъка, пристально вглядывавшагося въ окружавшую его дъйствительность и хорошо изучившаго ее. Большую роль въ этомъ изученіи должна была сыграть наблюдательность Радищева, возникавшая на почвъ его необыкновенной воспріимчивости и живого ума, быстро схватывавшаго впечатлёнія и легко разбиравшагося въ нихъ. Но къ этимъ особенностямъ духовной природы писателя присоединялась и еще одна, созданная внъшними условіями его жизни. Въ противоположность большинству

своихъ уполномоченныхъ тѣхъ выгодъ, ради которыхъ они живутъ въ обществъ и отказываются отъ части своей естественной свободы. Общество, главы и законы котораго не доставляютъ никакихъ благъ его членамъ, очевидно, утрачиваетъ свои права надъ послъдними; тъ главы, которыя вредятъ обществу, утрачиваютъ право руководить имъ. Не существуетъ отечества безъ благосостоянія; общество безъ справедливости заключаетъ въ себъ лишь враговъ, угнетенное общество заключаетъ въ себъ лишь угнетателей и рабовъ; рабы не могутъ быть гражданами; лишь свобода, собственность и безопъсность дълаютъ отечество драгоцъннымъ и лишь любовь къ отечеству создаетъ гражданъ". См. Sistème de la Nature. Paris. 1820, pp. 212, 214. Какъ можно видъть даже изъ приведенныхъ цитатъ, тотъ оттънокъ индивидуализма, который отличалъ взгляды Гольбаха отъ идей Руссо, не былъ чуждъ и Радищеву.

своихъ современниковъ, Радищевъ приступилъ къ сознательнымъ наблюденіямъ надъ русскою дъйствительностью во всеоружіи теоретическаго знанія и твердыхъ убъжденій. Вытхавъ изъ Россіи въ поискахъ за образованіемъ заръ юности, онъ вернулся человъкомъ съ установившимся міровозарівніемъ, и это обстоятельство должно было значительно облегчить ему самое наблюденіе родной дъйствительности. Проходя сквозь призму опредъленнаго міровоззрѣнія, эти факты пріобрѣтали болѣе яркую окраску и, не утрачивая конкретныхъ своихъ чертъ, вмъстъ съ тъмъ яснъе обнаруживали свой общій смыслъ. Благодаря этому счастливому соединенію въ лицъ автора «Путешествія» человъка съ широкимъ размахомъ теоретической мысли и внимательнаго наблюдателя ной жизни, онъ смогъ въ своей на половину лирической книгъ произвести глубокій и смълый анализъ современный ему дъйствительности и дать такую яркую и обобщенную картину пороковъ и золъ Екатерининской Россіи, напрасно было бы искать въ самыхъ зрълыхъ произведеніяхъ сатиры этой эпохи.

Такая картина не развертывается въ «Путешествіи» сразу во всей ея широтъ. Она создается въ умъ читателя книги постепенно, путемъ своего рода мозаичной работы. Авторъ приводитъ безъ всякаго видимаго порядка лишь частные факты изъ различныхъ сферъ русской общественной жизни, но въ каждомъ изъ нихъ онъ подчеркиваетъ его наиболъ общую сторону, связываетъ отдъльные эпизоды нитями теоретическихъ разсужденій, и понемногу въ глазахъ читателя вырисовывается то «чудище обло, огромно, озорно, стозъвно и лаяй», о которомъ говоритъ эпиграфъ книги Радищева. Въ самыхъ свътлыхъ и радостныхъ на первый взглядъ явленіяхъ жизни авторъ умъетъ найти и показать читателю мрачные слъды этого чудища.

Наибольшее количество такихъ слъдовъ находилъ Радищевъ въ положении низшаго общественнаго класса своей родины—кръпостного крестьянства. Жалкое поло-

женіе кръпостныхъ составляетъ одну изъ главнъйшихъ темъ въ изображеніи Радищевымъ русской жизни и доставляетъ наибольшее количество эпизодовъ, вплетенныхъ въ повъствовательное кружево «Путешествія». Мысль объ этомъ жалкомъ положеніи неустанно преслъдуетъ писателя. Даже зрълище богатствъ родины вызываетъ у него лишь минутную радость, быстро увядающую при воспоминаніи о томъ, что «въ Россіи многіе земледълатели для себя работаютъ и, слъдовательно, самое изобиліе плодовъ земли доказываетъ лишь «отягченный жребій ея жителей» 1). Рядъ разбросанныхъ въ книгъ фактовъ посвященъ изображенію «отягченнаго жребія» крестьянства, и эти факты ярко освъщаютъ весь ужасъ наиболъе темныхъ сторонь крѣпостного права. «Путешествіе» возсоздаетъ передъ глазами читателя своего рода портретную галлерею типовъ, порожденныхъ кръпостничествомъ. Помъщикъ, заставляющій крестьянъ шесть дней въ недёлю работать на господской пашнъ и лишь воскресенье оставляющій имъ для работы на ихъ собственныя семьи; кръпостные, осужденные за убійство семьи пом'єщика, который не только обратилъ ихъ въ батраковъ, отнявъ у нихъ всю землю, и истязалъ ихъ жестокими наказаніями, но еще и безчестилъ ихъ женъ и дочерей; помъщикъ, введшій въ своемъ имъніи jus primae noctis и лишь случайно спасшійся смерти уготованной ему крестьянами; распродаваемые съ аукціона люди, въ томъ числѣ дядька, кормилица, любовница и сынъ продающаго ихъ барина; дворовый, по барскому капризу получившій образованіе и, благодаря этому. тъмъ съ большею силою чувствующій тяготъющій надъ нимъ произволъ; крестьяне, вступающіе въ бракъ по принужденію господина; казенные крестьяне, покупающіе кръпостныхъ у помъщика для отдачи ихъ въ рекруты, - таковы важнъйшія фигуры этой галлереи, наглядно убъждающія Радищева въ томъ, что въ Россіи «крестьянинъ въ

<sup>1)</sup> Тамъ же, 269-270.

законъ мертвъ» 1). Какъ бы заключая рядъ впечатлъній, получаемыхъ читателемъ отъ этихъ фигуръ, и сводя въ одно цълое ихъ разрозненныя черты, Радищевъ въ одной изъ последнихъ главъ своей книги изображаетъ внешнюю обстановку жизни крестьянина. Ръзкими штрихами набрасываетъ онъ картину жалкаго убожества этой обстановки, граничащаго съ нищетой. Жилище крестьянина - курная изба съ покрытыми сажей и грязью стънами, съ затянутыми пузыремъ окнами, изба, въ которой люди ночью витстт съ животными, въ спертомъ воздухт которой свъча горитъ, какъ въ туманъ. Внутреннее убранство этой избы состоитъ изъ скудной утвари: двухъ-трехъ горшковъ--«счастлива изба, коли въ одномъ изъ нихъ есть пустыя щи»,--деревянной чашки и кружковъ вмъсто тарелокъ, срубленнаго топоромъ стола, корыта для корма свиней и телятъ и кадки съ квасомъ, похожимъ на уксусъ. Одежда крестьянина—«посконная рубаха, обувь, данная природою, онучки съ лаптями для выхода». «Вотъ въ чемъ -- восклицаетъ писатель-почитается по справедливости источникъ государственнаго избытка, силы, могущества; но тутъ же видны слабость, недостатки и злоупотребленія законовъ и ихъ шероховатая, такъ сказать, сторона. Тутъ видна алчность дворянства, грабежъ, мучительств**о** наше и беззащитное нищеты состояніе. Звъри алчные, -піявицы ненасытныя, что крестьянину мы оставляемъ?-то, чего отнять не можемъ, -воздухъ. Да, одинъ воздухъ. Отъемлемъ неръдко у него не токмо даръ земли, хлъбъ и воду, но и самый свътъ. Законъ запрещаетъ отъяти у него жизнь. -- Но развъ мгновенно. Сколько способовъ отъяти ее у него постепенно! Съ одной стороны почти всесиліе: съ другой немощь беззащитная. Ибо помъщикъ въ отношеній крестьянина есть законодатель, судія, исполнитель своего ръшенія и, по желанію своему, истецъ, котораго отвътчикъ ничего сказать не смъетъ. Се жребіи

¹) Тамъ же, 15—18, 125—8, 217—8, 342—6, 373—85, 417—8 355—9.

заклепаннаго въ узы, се жребім заключеннаго въсмрадной темницъ, се жребім вола въ ярмъ» 1)...

Жизнь другихъ сословій, внѣ ихъ отношенія къ крестьянамъ, менѣе привлекала къ себѣ вниманіе автора «Путешеєтвія». Но и эти стороны общественной жизни не остались вовсе незатронутыми его критикою. Онъ указывалъ на плутни и обманы, на почвѣ которыхъ создавались нерѣдко богатства купечества, на раболѣпство дворянъ, выходящихъ на видныя служебныя мѣста черезъ придворные чины и видящихъ въ службѣ лишь источникъ личнаго благосостоянія, на изнѣженную и развратную жизнь высшихъ общественныхъ классовъ, создающую ихъ физическое вырожденіе.

Въ гораздо большей мъръ сосредоточивали на себъ вниманіе Радищева тъ явленія русской жизни, которыя стояли въ непосредственной связи съ существовавшими въ ней административными порядками. Если въ соціальномъ стров Россіи автора «Путешествія» поражало безправіе народной массы, если въ общественной жизни онъ констатировалъ отсутствіе сколько-нибудь высокаго этическаго идеала, то порядки современной ему администраціи и суда оставили въ его умѣ не менъе опредъленное впечатлъніе. Сльдуя общей своей манеръ, онъ возсоздаетъ это впечатлъніе передъ читателемъ въ рядъ отдъльныхъ эпизодовъ, сливающихся подъ конецъ въ одну широкую и цъльнуюкартину. На страницахъ «Путешествія» передъ глазами читателя проходять одинь за другимь типы администраторовъ, въ своей дъятельности не считающихся съ требованіями закона и не заботящихся о благосостояніи гражданъ, но широко пользующихся властью для удовлетворенія личныхъ своихъ интересовъ. Почтовый коммиссаръ. вопреки правиламъ не отпускающій провзжимъ лошадей ночью, смъняется на этихъ страницахъ начальникомъ, котораго его подчиненные не смъютъ разбудить, хотя отъ

<sup>1)</sup> Тамъ же, 412—14.

этого зависитъ спасеніе погибающихъ людей. Вслівдъ ними авторъ, постепенно поднимаясь по ступенямъ адмистративной лъстницы, выводитъ намъстника, расходующаго казенныя деньги на свои прихоти и обращающаго подчиненныхъ ему чиновниковъ въ своихъ слугъ, намъстника, оказывающаго противозаконное давленіе судей, наконецъ, самихъ судей, доступныхъ обольщеніямъ, угрозамъ и подкупу и ръшающихъ дъла вопреки закону и совъсти. Честные люди, входящіе въ административныя учрежденія, напрасно истощають свои силы въ борьбъ съ этими порядками и въ концъ концовъ вынуждены признать всю безполезность такой борьбы. Произволъ администраціи и продажность суда лишаютъ и частныхъ лицъ всякой возможности добиться справедливости въ борьбъ съ общественной неправдой. Единственной надеждой ихъ при этихъ условіяхъ остается верховная власть, которая въ «самодержавномъ правленіи одна въ отношеніи другихъ можетъ быть безпристрастна». Въ связи съ этимъ авторъ «Путешествія» разсказываетъ содержаніе видъннаго имъ сна. Въ этомъ снъ онъ видълъ себя царемъ, сидящимъ на престолъ и окруженнымъ толпою своихъ слугъ. Они льстиво увъряють его въ благоденствіи его царства: по ихъ словамъ, онъ обогатилъ государство, расширилъ содъйствоваль процвътанію наукь и искусствь, облегчиль положеніе народа, установиль справедливые законы и правосудіе. Его министры быстро исполняють его повелѣнія и доносять ему о счастливыхъ ихъ результатахъ: его арміи совершають блестящія завоеванія, флоты обтекають моря, внутри его государства царятъ правосудіе и милосердіе. Но изъ толпы богато разодътыхъ придворныхъ къ нему подходить скромная странница въ простой одеждъ, называющая себя Истиной. Она снимаетъ бъльма съ глазъ царя, и онъ видитъ, что его солдаты умираютъ отъ голода и болъзней, суда разваливаются, полководцы и министры расхищаютъ казну, разоренный и угнетаемый народъ бъдствуетъ, а царскія милости обращаются въ предметъ торговли и достаются лишь недостойнымъ. Въ ужасѣ онъ просыпается. «Властитель міра,—заключаетъ Радищевъ свой разсказъ,—если, читая сонъ мой, ты улыбнешься съ насмѣшкою или нахмуришь чело, вѣдай, что видѣнная мною странница отлетѣла отъ тебя далеко и чертоговътвоихъ гнушается» 1).

Между тъми теоретическими воззръніями, какія выработалъ себъ Радищевъ, и тъми наблюденіями, какія онъ сдълалъ надъ русскою жизнью, существовала, очевидно, самая тъсная и неразрывная связь. Общеніе съ умственными теченіями Запада, расширивъ его умственный горизонтъ и укръпивъ его нравственное чувство, тъмъ самымъ усилило и углубило въ немъ интересъ къ явленіямъ родной дъйствительности; въ которыхъ ему пришлось наблюдать черты, прямо противоположныя его идеалу. Соотвътственно этому, и даваемая имъ критика этой дъйствительности, согрътая чувствомъ глубокой въры въ достоинство человъческой личности и горячей симпатіи къ народной массъ, носила строго общественный характеръ, не переходя въ узкую мораль. Но одною критикою Радищевъ не ограничивается и идетъ еще дальше. Онъ подводитъ общій итогъ своимъ наблюденіямъ надъ русскою жизнью и указываетъ тотъ путь, на которомъ могутъ быть исправлены ея недостатки. Главнымъ изъ нихъ, отъ котораго болѣе или менѣе зависятъ всѣ другіе, онъ считаетъ крѣпостное Возможно ли, спрашиваетъ онъ, «наслаждаясь внутренней тишиною, внѣшнихъ враговъ не имѣя, доведя общество до высшаго блаженства гражданскаго сожитія», оставлять «ціблую треть согражданъ, намъ равныхъ, въ тяжкихъ узахъ рабства и неволи»? Право естественное и гражданское учитъ, что люди должны быть равны, что государство должно обезпечивать благосостояніе гражданъ, и что только злодъй или непріятель можетъ быть повергнутъ въ неволю. «Но кто между нами оковы носить, кто ощу-

<sup>1)</sup> Тамъ же, 4 -6, 21-40, 43-7, 58, 58-9, 61-85.

щаеть тяготу неволи? Земледълецъ!... тотъ кто даетъ намъ здравіе, кто житіе наше продолжаетъ, не имъя права распоряжати ни тъмъ, что обрабатываетъ, ни тъмъ, что производитъ. Кто же къ нивъ ближайшее имъетъ право, буде не дълатель ея?... Тогда какъ въ началъ общества, кто обрабатывалъ землю, тотъ и владълъ ею, теперь «тотъ, кто естественное имъетъ къ оному право, не токмо отъ того исключенъ совершенно, но, обрабатывая ниву чужую, зритъ пропитаніе свое зависящее отъ власти другого». «Можетъ ли-спрашиваетъ еще писательгосударство, гдъ двъ трети гражданъ лишены гражданскаго званія и частію въ законъ мертвы, назваться блаженнымъ? Можно ли назвать блаженнымъ положение крестьянина въ Россіи»? Противоръча основнымъ требованіямъ естественнаго и государственнаго права, кръпостное состояніе, какъ доказываетъ далве писатель, приноситъ тяжелый вредъ всему обществу и грозитъ опасностью государственному порядку. Невольный трудъ по самому существу своему менъе выгоденъ, нежели свободный; благодаря этому, существованіи перваго задерживается ростъ богатства страны и размноженіе ея народонаселенія. Еще болъ опасны нравственныя послъдствія кръпостного права, исключающаго во всемъ обществъ возможность какихъ-либо друтихъ узъ, кромъ насилія. При существованіи рабства крестьянъ вся нравственная жизнь общества проходитъ атмосферъ произвола, такъ какъ среди самихъ рабовладъльцевъ «съ одной стороны, родится надменность, а съ другой -- робость». Среди подобнаго общества нътъ мъста ни сознанію своего достоинства, ни истинной свободъ, такъ какъ владъльцы рабовъ, сами не будучи въ состояніи воспользоваться свободой, являются вмість съ тімь горячими поборниками неволи. Между тъмъ лишенный своихъ правъ народъ не можетъ примириться съ этимъ лишеніемъ и, предпринимая время отъ времи отчаянныя попытки возвратить себъ свободу, жестоко мститъ своимъ

угнетателямъ и потрясаетъ самое зданіе государства.

Исходя изъ этихъ соображеній, Радищевъ горячо убъждаетъ своихъ современниковъ приступить къ освобожденію крестьянъ, и набрасываетъ свой планъ такого освобожденія, отличающійся зам'вчательною для того времени широтой и трезвостью мысли. Все дъло освобожденія дълится, согласно его проекту, на три періода. Въ первомъ устанавливается «раздъленіе сельскаго рабства и рабства домашняго»: уничтожается помъщичья дворня, и помъщикъ лишается права брать крестьянъ въ дворовые, а взятый во дворъ крестьянинъ становится свободнымъ. Вмъстъ съ тъмъ крестьяне получаютъ право вступать въ бракъ безъ согласія пом'єщика и уничтожаются выводныя деньги. Во второмъ періодъ крестьянинъ получаетъ собственность и нъкоторыя гражданскія права. «Удъль въ земль ими обрабатываемой, должны они имъть собственностью, ибо платятъ сами подушную подать». Одновременно крестьяне надъляются правомъ пріобрътать въ собственность землю и движимое имущество, судиться у избранныхъ ими самими судей и выкупаться на волю за опредъленную сумму и избавляются отъ произвольныхъ наказаній, налагаемыхъ безъ суда. Послъ того наступаетъ третій періодъ---«совершенное уничтоженіе рабства» 1).

Проектируя такимъ образомъ въ качествъ перваго шага къ обновленію Россіи освобожденіе крестьянъ, сопровождаемое предоставленіемъ въ ихъ собственность обрабатываемыхъ ими земельныхъ надъловъ, Радищевъ далеко опередилъ не только всъхъ русскихъ своихъ современниковъ, но и большинство западно-европейскихъ мыслителей своей эпохи. Достаточно напомнить, что изъ 155 иностранцевъ, отозвавшихся на поставленную въ 1766 г. Вольнымъ Экономическимъ Обществомъ по почину Екатерины II задачу, долженъ-ли крестьянинъ имъть собственность, лишь одинъ французъ Граслэнъ категорически вы-

<sup>&#</sup>x27;) Тамъ же, 238-63, 265-7.

сказался за обращение всего земельнаго надъла крестьянъ въ ихъ собственность. Около этого же времени Мабли. ставившій идеаломъ далекаго будущаго общность имуществъ, въ отвътъ на обращенный къ нему барскими конфедератами вызовъ указать необходимыя для Польши реформы. ограничился лишь неопредъленными намеками на желательность предоставленія крестьянамъ не только свободы. но и земельной собственности, тогда какъ Руссо опасался и самаго освобожденія, считая необходимымъ раньше сдълать рабовъ достойными свободы и способными пользоваться ею 1. Радищевъ смълъе своихъ учителей переходилъ отъ теоріи къ практикъ жизни. Но, выступая съ такимъ ръшительнымъ проектомъ, онъ долженъ былъ задуматься и надъ вопросомъ, какія силы смогутъ перекинуть этотъ мость черезъ пропасть, отдълявшую его идеаль отъ современной ему дъйствительности. Подъ той сентиментальной и даже риторической оболочкой, въ которую Радищевъ одъвалъ подчасъ свою мысль, послъдняя всегда сохраняла въ существъ своемъ глубоко реальное направленіе, никогда не утрачивая способности взвішивать силу конкретныхъ условій дъйствительности. Радищевъ не ждалъ большой симпатіи къ ділу освобожденія крестьянъ отъ главныхъ силъ современнаго ему общественнаго порядка и всего менъе надеждъ возлагалъ въ этомъ отношеніи на помъщиковъ. Задавая себъ вопросъ, какъ можетъ существовать продажа людей въ государствъ, «гдъ мыслить и върить дозволяется всякому, кто какъ хочетъ», онъ отвъчаль: «установленіе свободы въ исповъданіи обидить однихъ поповъ и чернецовъ, да и тъ скоръе пожелаютъ пріобръсти себъ овцу, нежели овцу во Христово стадо. Но свобода сельскихъ жителей обидитъ, какъ то говорятъ, право собственности. А всв тв, кто бы могли свободв

<sup>1)</sup> В. И. Семевскій. Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и первой половинъ XIX в., СПБ. 1888, т. І, сс. 64—6; В. Мякотинъ. Крестьянскій вопросъ въ Польшъ въ эпоху ея раздъловъ, СПБ-1889, сс. 95—102.

поборствовать, вст великіе отчинники, и свободы не отъ ихъ совътовъ ожидать должно, но отъ самой тяжести порабощенія». Въ другомъ мъстъ онъ поясняетъ мысль, сказавъ, что крестьянинъ въ законъ мертвъ. немедленно прибавляя: «нътъ, онъ живъ, онъ живъ будетъ, если того восхочетъ» 1). Итакъ, стремленія самой народной массы, естественно порождаемыя тяжестью положенія, могутъ измънить существующій порядокъ вещей. Оставаясь върнымъ духу раціоналистической философіи XVIII въка, Радищевъ находилъ и другую силу, способную дъйствовать въ томъ же самомъ направленіи. Такою силою является для него просвъщенный разумъ, способный перестраивать жизнь общества. Въ посвященіи своей книги Кутузову Радищевъ говоритъ о томъ глубокомъ уныніи, которое охватило его, когда онъ вглядълся въ современную ему русскую жизнь. Но-продолжаетъ онъ -«Я обратилъ взоры мои во внутренность мою-и узрълъ. что бъдствія человъка происходять отъ человъка, и часто отъ того только, что онъ взираетъ не прямо на окружающіе его предметы». Признаніе такого положенія открывало выходъ изъ печальнаго настоящаго въ свътлое будущее и давало возможность отдъльному человъку принимать дъятельное участіе въ работъ надъ созданіемъ условій. облегчающихъ наступленіе этого будущаго. Если главная причина бъдствій человъка заключается въ неправильныхъ понятіяхъ, заслоняющихъ его природныя чувства, то просвъщенный разумъ можетъ устранить эти понятія и тъмъ самымъ содъйствовать дълу общественнаго прогресса. Въ такомъ содъйствіи заключался для Радищева и весь смыслъ его собственной книги. «Я человъку-говоритъ онъ-нашелъ утвшитель въ немъ самомъ. Отъими завъсу отъ очей природнаго чувствованія - и блаженъ буду... Воспрянулъ я отъ унынія моего... и веселіе неизреченное!--- я почувствовалъ, что возможно всякому соуча-

<sup>1)</sup> Путешествіе, 349, 218.

стникомъ быть въ благоденствіи себѣ подобныхъ. Се мысль. побудившая меня начертать, что читать будешь». Стихійныя стремленія народной массы и просвѣщенное сознаніе единичныхъ личностей, возвѣщающее ихъ надъ узкими личными и классовыми интересами,—таковы, стало быть. были въ представленіи Радищева тѣ устои, на которыхъ онъ разсчитывалъ построить мостъ черезъ пропасть, лежавшую между дѣйствительностью его эпохи и его идеаломъ. Исторія въ общемъ оправдала эти разсчеты, но въ одномъ она горько обманула Радищева: тотъ первый шагъ въ обновленіи русскаго быта, котораго онъ ждалъ отъ своей эпохи, на который горячо звалъ своихъ современниковъ, былъ сдѣланъ лишь 70 лѣтъ спустя послѣ выхода въ свѣтъ его книги и болѣе полувѣка послѣ его смерти.

Ш.

Въ свое время книга Радишева явилась наиболъе зрълымъ плодомъ того идейнаго движенія, какое зарождалось подъ конецъ XVIII въка въ жизни русскаго общества подъ вліяніемъ встръчи его съ умственными теченіями европейскаго Запада. Ни одинъ изъ писателей его эпохи не усвоилъ себъ такъ полно и сознательно этихъ теченій, ни одинъ не вглядывался такъ глубоко въ русскую жизнь и не указывалъ такъ в рно на присущія ей болъзни. Но идеи, лежавшія въ основъ этого движенія, ставили наиболте последовательныхъ своихъ адептовъ въ черезчуръ рѣшительное противорѣчіе съ коренными условіями русской д'вйствительности той поры, а слабость только что начинавшагося движенія заранве предрвшала трагическій исходъ этого противоръчія. Радищеву первому довелось извъдать такой исходъ на собственномъ опытъ. Почти немедленно вслъдъ за выходомъ въ свътъ его книги ему пришлось имъть дъло съ такими послъдствіями этого шага, какихъ онъ не предвидълъ и не ожидалъ. Когда «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» появилось з въ книжныхъ лавкахъ, продажа его сразу пошла хорощо, к

книга, видимо, легко находила себъ читателей, но вмъстъ съ тъмъ въ обществъ стали распространяться настолько неблагопріятные слухи относительно въроятной судьбы оставшагося пока безыменнымъ автора, что послъдній уже черезъ нъсколько дней ръшился пріостановить продажу, а затъмъ и сжегъ всъ оставшіеся у него экземпляры книги. Но было уже поздно: за эти дни надъ головой Радищева нависла бъда, и ему не удалось предотвратить ее.

Въ числъ первыхъ читателей «Путешествія» оказалась сама имп. Екатерина. Секретарь ея. Храповицкій, 26 іюня 1790 г. записаль въ своемъ дневникъ: «Говорено о книгъ: «Путешествіе отъ Петербурга до Москвы». Тутъ разсъваніе заразы французской, отвращеніе отъ начальства. Авторъ-мартинистъ. Я прочла тридцать страницъ. Посылка за Рылъевымъ. Открывается подозръніе на Радищева». Впечатлъніе, произведенное на императрицу чтеніемъ «Путешествія», было чрезвычайно сильно. Екатерина II, о которой въ свое время приближенный къ ней человъкъ, П. В. Завадовскій, въ интимномъ письмъ отзывался: «мы любимъ хвалу и въ оной не знаемъ излишества» 1), которая до сихъ поръ привыкла слышать лишь истину, говоренную «съ улыбкою», иначе говоря, малую долю истины, приправленную значительною долею лести, въ книгъ Радищева впервые столкнулась съ такою свободою ръчи и смълостью критики, какихъ она ранъе не знала въ примъненіи къ условіямъ русскаго быта. Если уже языкъ Новиковскихъ журналовъ и Фонъ-Визинской сатиры пріятно ръзаль ея ухо, то Радищевское «Путешествіе» глубоко поразило и оскорбило ее. Вдобавокъ сама Екатерина къ этой поръ своей жизни значительно измънилась по сравненію съ первыми годами ея царствованія. Бывшая ученица французскихъ философовъ, всегда, впрочемъ, воздерживавшаяся отъ сколько-нибудь широкаго примъненія

<sup>1)</sup> Въ письмъ Завадовскаго къ гр. С. Р. Воронцову, отъ 16 марта 1777 г., см. Архивъ кн. Воронцова, XXIV, 154.

ихъ теорій на практикъ, пугливо отшатнулась отъ ихъ ученія при первыхъ признакахъ революціоннаго движенія въ Европъ, всецъло поставленнаго ею на счетъ этого ученія. Первыя же вспышки революціи во Франціи заставили ее съ опасливымъ вниманіемъ вглядываться въ настроеніе русскаго общества. и, однажды возбужденная въ направленіи, подозрительность доходила до того, что даже въ скромныхъ московскихъ масонахъ Екатерина готова была видъть предтечъ революціонеровъ, а въ ихъ благотворительной дъятельности—преступную пропаганду. При такомъ настроеніи императрицы авторъ «Письма къ другу, жительствующему въ Тобольскъв и «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву» представился ей ни болъе, ни менъе, какъ «первымъ подвизателемъ французской революцін въ Россін 1). Прочитавъ лишь тридцать страницъ «Путешествія», Екатерина уже произнесла надъ нимъ суровый приговоръ. «Намъреніе сей книги — записала она — на каждомъ листъ видно. Сочинитель наполненъ и зараженъ французскимъ заблужденіемъ, ищетъ всячески и защищаетъ все возможное къ умаленію почтенія къ власти и властямъ, къ приведенію народа въ негодованіе начальниковъ и начальства. Онъ же едва-ли не мартинистъ или чего подобное» 2). Дальнъйшія главы «Путешествія» Екатерина читала очень внимательно, съ перомъ въ рукъ, тщательно конспектируя содержаніе прочитаннаго изъ страницы въ страницу. Но это не было вниманіе читателя-друга. Взгляды читательницы были черезчуръ далеки отъ міросозерцанія писателя, и между ними оказывались возможными лишь ръзкія и враждебныя столкновенія. Благодаря этому, конспектъ ежеминутно переходилъ въ желчную полемику, а послъдняя обращалась въ тяжелыя обвиненія, становившіяся весьма опасными въ устахъ того лица, отъ котораго они исходили.

<sup>1)</sup> Чтенія въ Обществъ Ист. и Древн. смъсь. с. 77.

<sup>2)</sup> Архивъ кн. Воронцова, V, 407.

<sup>3.—</sup>На заръ рус. обществ.

Въ этой любопытной полемикъ, которую императрица въ тайнъ отъ другихъ читателей вела въ стънахъ своего кабинета съ Радищевымъ, ясно сказалось, какъ глубоко задъла книга послъдняго ея замолюбіе. Въ своихъ замъчаніяхъ Екатерина не пропустила ни одного случая указать на несостоятельность мнъній непріятнаго ей автора, выставить въ непривлекательномъ видъ нравственную сторону его взглядовъ или насмъяться надъ нимъ, не особенно заботясь при этомъ объ основательности собственныхъ аргументовъ и утвержденій. Подмітивъ въ философскихъ мъстахъ книги присутствіе идеалистическихъ воззръній и не умъя опредълить истиннаго ихъ источника, она безъ дальнихъ размышленій отнесла автора къ мартинистамъ. Замѣчаніе Радищева, что человѣкъ долженъ болѣе всего заботиться о сохраненіи въ себъ самоуваженія, дало ей поводъ заключить, что «сочинитель эгоистъ сущій и бол'ве собою занятъ, нежели инымъ чъмъ». Сентиментельная манера повъствованія, усвоенная Радищевымъ, вызывала злыя насмъшки его вънчаннаго критика: «начинается прежалкая повъсть о семьъ, проданной съ молотка за долги господина», — записала Екатерина при разсказ в о продаж в кр впостныхъ съ аукціона. Язвительное зам'вчаніе вылилось изъ-подъ ея пера и при чтеніи разсужденій автора о вредъ кръпостного права: «уговариваетъ помъщиковъ освободить крестьянъ, да никто не послушаетъ». «Вдетъ-отозвалась она въ другомъ мъстъ объ авторъ-оплакивать плачевную судьбу крестьянскаго состоянія, хотя и то неоспоримо, что лучшея судьбы нашихъ крестьянъ у хорошаго помъщика нътъ во всей вселенной». Насмъшливое отношеніе къ автору книги, усвоенное Екатериною, и категорическое отрицаніе ею справедливости общихъ его утвержденій такъ мало, однако, были согласованы съ дъйствительностью, что самъ суровый критикъ не только не ръшался заподозривать правдивость отдёльныхъ сообщенныхъ въ книгъ, но даже могъ въ разсказы объ *нъкоторыхъ* изъ нихъ вписать имена ихъ виновниковъ,

укрытыя авторомъ: «едва-ли не гисторія Александра Васильевича Салтыкова», — приписала Екатерина, прочитавъ разсказъ о помъщикъ, котораго крестьяне собирались убить за систематическое обезчещеніе дъвушекъ 1).

Но если такимъ образомъ въ полемикъ, предпринятой Екатериною, преимущества, даваемыя точнымъ знаніемъ фактовъ и искренностью и послъдовательностью мысли, въ большинствъ случаевъ были не на ея сторонъ, то это обстоятельство могло не облегчить, а развъ усугубить тяжесть тъхъ обвиненій, какія она выставляла противъ автора книги. Черезъ весь разборъ «Путешествія», написанный Екатериною, красною нитью проходитъ тенденція отыскать въ немъ противозаконныя мысли и преступныя стремленія. Въ этомъ разборъ трудно узнать ту самую государыню, которая ніжогда переписывала въ свой Наказъ афоризмы Монтескье, утверждая, что «все превращаетъ и опровергаетъ тотъ, кто дълаетъ изъ словъ преступленіе, смертной казни достойное», и что «великое было бы несчастіе въ государствъ, если бы не смълъ никто представлять своего опасенія о будущемъ какомъ приключеніи... ниже свободно говорить своего мнънія». Теперь общіе взгляды, высказанные въ книгъ Радищева. представлялись въ ея глазахъ равносильными преступленію, а критика, направленная не на отдъльныхъ лицъ, а на нравы и учрежденія, казалась ей «опорочиваніемъ всего установленнаго и принятаго». Екатерина, которая сама была, какъ хорощо знали ея современники, болве, чвмъ холодна къ религіи. отивчала, однако же, тв страницы книги Радищева, которыя «доказываютъ, что сочинитель совершенный деистъ, и несходственны православному восточному исповъданію» Она усмотръла въ разбираемой ею книгъ «ядъ французской» и мнънія, «уничтожающія законы и совершенно тъ, отъ которыхъ Франція вверхъ дномъ поставлена». Идеалъ воспитанія, выставленный Радищевымъ, вызвалъ съ ея сто-

<sup>1)</sup> Архивъ кн. Воронцова, V, 410, 416, 420, 419, 414, 417-8.

роны замъчаніе, что мнънія писателя ведуть «къ разрушенію союза между родителей и чадъ и совсъмъ противны Закону Божію, десяти запов'вдямъ, Святому Писанію гражданскому закону». Наконецъ, утверждая, что автора «клонится къ возмущенію крестьянъ противу мъщиковъ, войскъ противу начальства», Екатерина и по отношенію къ правительствамъ находила въ книгъ «страницы криминальнаго намъренія, совершенно бунтовскія, и заключала, что сочинитель «себя опредълилъ начальникомъ, книгою-ли или инако, исторгнуть скипетры изъ рукъ царей». Но какъ-прибавляла она-сіе исполнить онъ единъ не могъ, и, оказываются уже слъды, что нъсколько сообщниковъ имълъ, то надлежитъ его допросить, какъ о семъ, и о подлинномъ намъреніи и сказать ему, чтобъ онъ написалъ самъ, какъ онъ говоритъ, что правду любитъ, какъ дъло было; ежели же не напишетъ правду. тогда принудитъ меня сыскать доказательства, и дъло его сд влается дурн ве прежняго». «Скажите сочинителю, --- написала еще Екатерина въ концъ своихъ замъчаній, скрывая одинъ изъ главныхъ мотивовъ своего раздраженія, -что я читала его книгу отъ доски до доски И. усумнилась, не сдълано-ли ему мною какой обиды? Ибо судить его не хочу, дондеже не выслушанъ, хотя онъ судитъ о царяхъ, не выслушивая ихъ оправданія» 1).

Заключеніе замѣчаній Екатерины говорило уже о допросѣ автора «Путешествія» и судѣ надъ нимъ. Но допросъ Радищева начался еще ранѣе, чѣмъ Екатерина закончила свои замѣчанія. Съ первыхъ страницъ книги императрица заинтересовалась вопросомъ о личности ея автора. Купецъ, въ лавкѣ котораго продавалась книга, и таможенный служащій, бывшій книгопродавецъ, носившій ее на цензуру оберъ-полицеймейстера Рылѣева, были арестованы, но они не назвали имени автора. Указанія на послѣдняго были, однако, даны Екатерины самимъ содер-

<sup>1)</sup> Тамъ же, 411, 413, 414, 415, 419, 421—2. 421.

женіемъ «Путешествія». Слова автора о «знаніи, которое онъ къ счастью своему имълъ случай узнать», обратили вниманіе Екатерины на Радищева и его бывшаго товарища по лейпцигскому университету Челищева, о которыхъ она слышала, что у нихъ имъются домашнія типографіи, а знакомство автора съ «подробностями купецкихъ обмановъ, -- чего у таможни приглядъться можно», -- укръпило ея подозрѣнія на Радищева 1). 27 іюня гр. Безбородко именемъ императрицы поручилъ гр. А. Р. Воронцову, непосредственному начальнику Радищева по службъ, допросить послъдняго, не онъ-ли авторъ инкриминированной книги, но въ тотъ же день Безбородко другимъ письмомъ извъстилъ Воронцова объ отмънъ этого порученія въвиду того, что «дъло пошло уже формальнымъ слъдствіемъ» 2). Послъднее передано было знаменитому начальнику тайной экспедиціи, Шешковскому. Когда Радищевъ, вызванный къ допросу, услышалъ страшное имя слъдователя, которому поручено было его дъло, онъ упалъ въ обморокъ 3). 30 іюня онъ быль отвезень въ Петропавловскую крипость, а 2 іюля Храповицкій занесъ въ свой дневникъ такую отмътку: «Радищевъ, сказываютъ, препорученъ Шешковскому и сидитъ въ крѣпости».

Тяжелый ударъ, обрушившійся на Радищева, ошеломиль его. Поставленный въ положеніе государственнаго преступника, «препорученный» прославившемуся своимъ «кнутобойничаніемъ», по выраженію Потемкина, Шешковскому, предупрежденный отъ имени самой Екатерины, что упорство съ его стороны вынудить ее «сыскать доказательства» и сдълаетъ его дъло «дурнъе прежняго», онъ палъ духомъ. Этому содъйствовалъ и самый характеръ допроса и обвиненій, къ нему предъявлявшихся. Шешковскій, которому Екатерина переслала свои замъча-

<sup>1)</sup> Архивъ кн. Воронцова, V, 410, 411.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, XIII, 199—201.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) П. А. Радищевъ. "А Н. Радищевъ. По воспоминаніямъ сына". Р. Въстникъ, 1858, т. 18, с. 407.

нія на «Путешествіе», обратиль содержаніе всёхь этихь замъчаній въ допросные пункты Радищеву. Послъднему легко было доказать, что онъ при написаніи своей книги не руководился никакими мотивами личнаго раздраженія. для которыхъ не было мъста въ его жизни и служебной дъятельности, и не питалъ никакихъ преступныхъ замысловъ. «Если кто скажетъ,--говорилъ онъ по поводу послъдняго пункта въ своей повинной,--что я, писавъ сію книгу, хотълъ сдълать возмущеніе, тому скажу, что ошибается: первое потому, что народъ нашъ книгъ не читаетъ, что писана она слогомъ, для простого народа невнятнымъ. что и напечатано ея очень мало, не цълое изданіе или заводъ, а только половина, и можетъ-ли мыслить о семъ, кто общниковъ не имъетъ; возмогъ-ли я помыслить, что почесть меня такимъ возможно» 1). Легко, наконецъ, было Радищеву доказать свою непричастность къ мнъніямъ, несправедливо приписаннымъ ему, въ родъ симпатіи къ мартинистамъ, простою ссылкою на свою книгу. Но затъмъ оставался еще вопросъ о мнъніяхъ, которыя были, несомнънно,, высказаны Радищевымъ въ его книгъ и которыя вмъстъ съ тъмъ уже въ вопросныхъ пунктахъ были квалифицированы, какъ преступныя. Радищевъ не нашелъ въ себъ мужества, -- которое при тъхъ условіяхъ, въ какихъ онъ находился, было бы равносильно геройству, всецъло подтвердить эти свои мнвнія. Онъ призналь себя «преступникомъ», свою книгу «пагубной», наполненной «безразсудною дерзостью», «гнусными, дерзкими и развратными выраженіями», заявилъ, что написалъ и напечаталъ ее исключительно для того, чтобы получить славу смълаго писателя и денежную выгоду отъ продажи книги, сознался, что многое написалъ «по сумаществію на то время и сумасбродству своему», и молилъ о помилованіи 2). Словомъ, на допросахъ Шешковскаго Радищевъ отрекся отъ своихъ

<sup>1)</sup> Архивъ кн. Воронцова, V, 428.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 423, 429, 437, 431, 433.

мнъній. Но какъ было уже однажды указано въ нашей литератур<sup>в 1</sup>), это отречение не было ни искреннимъ, ни даже полнымъ. Свое отречение Радищевъ иногда сопровождалъ такими оговорками, которыя, если и не уничтожали. то, по крайней мъръ, значительно смягчали его смыслъ. Въ первоначальныхъ двухъ своихъ повинныхъ онъ, знавая въ общихъ выраженіяхъ свою вину, вмъстъ съ тъмъ пытался отстаивать свои мнънія по различнымъ вопросамъ, объясняя, что въ нихъ не заключалось ничего преступнаго. Когда вслъдъ за тъмъ предложенные ему Шешковскимъ вопросные пункты вновь потребовали у него объясненій этихъ мніній, какъ преступныхъ, ему пришлось итти въ своихъ уступкахъ грозному слъдователю дальше. Такъ, въ своей повинной отъ 1 іюля онъ говорилъ: «если я писалъ противъ цензуры, то думалъ, что творю доброе: думалъ, что она не нужна и, если не будетъ сушествовать, то обязанный всякъ самъ отвътствовать цензуру полагаться не будетъ». Но въ поставленныхъ ему послъ того допросныхъ пунктахъ вновь былъ повторенъ вопросъ, почему онъ хочетъ уничтожить цензуру. этотъ разъ Радищевъ заявилъ, что признаетъ свое заблужденіе, на собственномъ опытъ убъдившись въ пользъ цензуры, которая можетъ спасти многихъ «заблужденно мыслящихъ» отъ погибили, подобно той, въ какую онъ ввергнулъ себя. Подобнымъ же образомъ на вопросъ о цъли его размышленій о желательности уничтоженія придворныхъ чиновъ онъ отвътилъ: «мысль моя отнюдь того не имъла въ виду, чтобъ уничтожигь тъ чины, а только безъ всякаго соображенія въ душт моей полагаль такъ, что тъ чины суть излишніе, и въ томъ признаю себя виновнымъ». По вопросу объ его мнъніяхъ относительно семейнаго быта, онъ сперва пытался доказать, что, не помышляя «умалить власти родительской», онъ «хотълъ толь-

<sup>1)</sup> В. Якушкинъ. Судъ надъ русскимъ писателемъ въ XVIII в., Рус. Старина, 1882, № 9, с. 480—4.

ко показать, какимъ образомъ она можетъ быть тверда. основанная на чувствованіи сердца», но затъмъ призналъ «не только ошибку, но и совершенное безуміе» мнвнія, будто двти не обязаны благодарностью по отношенію къ родителямъ. Однако по нъкоторымъ пунктамъ Радищевъ и на вторичномъ допросъ Шешковскаго снабжалъ признаніе своей вины знаменательными оговорками. Соглашаясь, что не его дъло было судить о злоупотребленіяхъ администраціи, онъ тъмъ не менъе не бралъ назадъ своихъ мнтній по этому вопросу, заявляя, что «писалъ по умствованію своему о слышанныхъ имъ иногда въ народной мольт, якобы происходившихъ иногда по разнымъ дъламъ злоупотребленіяхъ», будучи «наслышанъ въ народной молвъ, будто бъ господа намъстники употребляютъ данную имъ власть иногда по своимъ прихотямъ, не держась высочайшихъ учрежденій» 1).

Былъ, наконецъ, одинъ вопросъ, въ которомъ такія оговорки Радищева становились особенно настойчивыми уничтожая почти весь смыслъ его отреченія отъ идей «Путешествія». Это быль вопрось о тяжести положенія крѣпостныхъ и о необходимости ихъ освобожденія. Въ первой своей повинной, говоря о мотивахъ, вызвавшихъ его написанію «Путешествія», Радищевъ заміталь: «я думаль въ заблужденіи моемъ, что могу принести иногда пользу. описывая состояніе пом'вщичьихъ крестьянъ; думалъ, устыжу тъмъ тъхъ, которые съ ними поступаютъ жестокосердо». Оправдывая далъе своей проектъ освобожденія крестьянъ, онъ говорилъ: «въ проектъ... я мечталъ, признаюсь, какъ можетъ быть оно постепенно; ибо увъренъ въ душв моей, что запретившей покупку деревень къ заводамъ и фабрикамъ законоположницей, что начертавшей перстомъ мягкосердія мъру работъ приписаннымъ къ заводамъ крестьянамъ, что давшей крестьянину судію среды его, мысль освобожденія крестьянъ пом'вщичьихъ,

<sup>1)</sup> Архивъ кн. Воронцова, V, 428, 438, 426, 435-6, 133, 434.

если не исполнена, то потому, что вящшія тому препятствуютъ соображенія». Когда ему поставлено было видъ мниніе Екатерины, согласно которому нигди не было лучше судьбы русскихъ ктестьянъ у хорошаго помъщика, онъ заявилъ, что въ этомъ онъ и самъ увъренъ, но писалъ о тяжеломъ ихъ положеніи, «чая, что между помъщиковъ есть такіе, можно сказать, уроды, которые, отступая отъ правилъ честности и благонравія, дълаютъ гда такія предосудительныя дъянія, и симъ своимъ писаніемъ думалъ дурного сорта людей отъ такихъ гнусныхъ поступковъ отвратить». Равнымъ образомъ и на другіе вопросы относительно заключающихся въ «Путешествіи» разсказовъ о насиліяхъ пом'вщиковъ и убійствахъ посл'єднихъ крестьянами онъ повторялъ, что этими разсказами онъ хотвлъ помвщиковъ отъ «дурныхъ поступковъ воздержать», и «посрамить, а не меньше и навести страхъ». «Чтобъ крестьяне были вольные, -- прибавлялъ онъ, -- то его желаніе было; однакожъ располагалъ онъ такъ въ мысляхъ своихъ, что-де сіе савлано будетъ по волв государыни», и когда ожидалъ крестьянской свободы отъ самой тяжести порабощенія, то «разумъль: еслибъ случилось, что дворяне будутъ своихъ крестьянъ отягощать чрезмърно, и тогда высшая императорская власть ихъ отъ онаго отягощенія избавитъ 1). Такимъ образомъ, даже лицомъ къ лицу съ Шешковскимъ, наканунъ суда и приговора. Радищевъ нашелъ въ себъ довольно силы, чтобы, хотя коснъющимъ отъ страха языкомъ, все же признать свою скорбь о кръпостномъ крестьянствъ и выговорить передъ правительствомъ слово защиты за него. Недаромъ въ его семьъ сохранилось преданіе, что, находясь подъ арестомъ, онъ заказалъ своему кръпостному живописцу образъ одного заключеннаго за чрезмърную смълость обличеній святого съ надписью: «блаженны изгнанніи правды ради» 2). Неда-

<sup>1)</sup> Тамъ же, 423, 426-7, 434-5, 437, 439.

<sup>2)</sup> Р. Въстникъ 1859, т. 18, с. 409.

ромъ также, возобновивъ въ тоскъ заключенія свою литературную дъятельность и начавъ писать повъсть въ поученіе своимъ дътямъ, онъ выбралъ героемъ ея Филарета милостиваго и его примъромъ убъждалъ своихъ будущихъ читателей выше всъхъ добродътелей цънить любовь къ ближнему или, говоря его языкомъ, «мягкосердіе» 1).

Слъдствіе Шешковскаго закончилось около 11 іюля и 13 іюля именной указъ Екатерины, данный на имя петербургскаго главнокомандующаго гр. Брюса, передалъ дъло Радищева въ палату уголовнаго суда. Предварительное слъдствіе, произведенное Шешковскимъ, опровергло обвиненія Радищева въ преступныхъ замыслахъ и дало новый матеріалъ для другихъ обвиненій лишь въ видъ признанія самимъ обвиняемымъ преступности его мніній; новое свъдъніе, доставленное слъдствіемъ, заключалось лишь въ сознаніи самого Радищева, что онъ послѣ цензуры Рылъева внесъ въ свою книгу кое-какія не особенно значительныя дополненія и поправки, им'ввшія по преимуществу характеръ корректурныхъисправленій. Соотвътствено этому и указъ Екатерины выставлялъ противъ Радищева главнымъ образомъ тъ обвиненія, которыя были сформулированы ею при самомъ началъ чтенія «Путешествія. Радищевъ предавался суду за то, что, по собственному признанію, напечаталъ книгу, «наполненную самыми вредными умствованіями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властямъ уваженіе, стремящимися къ тому, чтобъ произвесть въ народъ негодованіе противу начальниковъ и начальства, наконецъ, оскорбительными выраженіями противу сана и власти царской», и «послъ цензуры управы благочинія внесъ многіе листы въ помянутую книгу» 2). Одновременно съ этимъ указомъ гр. Брюсъ получилъ отъ Безбородка и инструкцію, какъ должно вести дъло въ уголовной палатъ. Согласно этой

<sup>2)</sup> Сочиненія имп. Екатерины II, СПБ. 1850 г., т. III, с. 393.



 $<sup>^{\</sup>rm I})$  См. эту повъсть у Сухомлинова. Изслъдованія и статьи, I, 598-611.

инструкціи, палата должна была предложить Радищеву четыре вопроса: 1) онъ ли сочинитель книги? 2) въ какомъ намъреніи сочинилъ ее? 3) кто его сообщники? 4) чувствуетъ ли онъ важность своего преступленія? «По таковомъ допросъ-гласила инструкція-нетрудно будетъ положить свой приговоръ, на точныхъ словахъ законовъ основанный». Допросы же, произведенные Радищеву тайной экспедиціи, было признано совершенно излишнимъ сообщать палатъ, и они остались въ тайнъ, «Многія тутъ вещи-писалъ Безбородко-никакъ не могутъ относиться къ обыкновенному трибуналу, который видитъ его преступленіе, удостовъряется въ немъ новымъ его признаніемъ и имъетъ прямые законы на осуждение его. Сверхъ того. многіе вопросы, особливо же: «не имъ тъ ли онъ какого неудовольствія или обиды на ея величество?» «отнюдь не пристойно выводить передъ судомъ». Наконецъ, послъдній пунктъ инструкціи содержалъ въ себъ такое указаніе: «раскаяніе до суда не касается, а въ волъ государевой на него воззръть, когда судъ до его крайняго изреченія достигнетъ» 1).

Дъйствуя въ полномъ согласіи съ данною ей инструкціей, уголовная палата предложила Радищеву указанные ей вопросы и, признавъ его по выслушаніи его отвътовъ виновнымъ, буквально переписала въ свой приговоръ ту часть указа 13 іюля, въ которой перечислялились преступленія Радищева. Труднъе было отыскать прямые законы, на основаніи которыхъ возможно было бы покарать эти преступленія. Въ тогдашней Россіи не существовало законовъ, которые предусматривали бы преступленія за какія обвинялся Радищевъ. Изъ этого затрудненія палата вышла, примънивъ къ автору «Путешествія» почти всъ статьи тогдашнихъ законовъ: Уложенія, Воинскаго Регламента и Морского Устава, —трактовавшія о государственныхъ преступленіяхъ и назначавшія за нихъ смертную казнь. Къ

<sup>1)</sup> Сухомлиновъ. Изслъдованія и статьи 1, 591.

Радищеву были такимъ путемъ примънены статьи новъ, говорившія о «ворахъ, которые чинятъ въ людяхъ, смуту и затъваютъ на многихъ людей воровскимъ своимъ умышленіемъ затъйныя дъла», о преступникахъ, «умышляющихъ на государево здоровье злое дъло», или желающихъ «московскимъ государствомъ завладъти и государемъ быти», объ офицерахъ, сдавшихъ непріятелю крѣпость безъ крайности, и т. п. На основаніи всёхъ этихъ законовъ палата 24 іюля приговорила Радищева къ смертной казни 1). Въ такомъ видъ приговоръ поступилъ сенатъ, согласно ст. 13 жалованной грамоты дворянству. предписывавшей дъла о лишеніи дворянина жизни, имущества вносить на раасмотръніе сената и на утвержденіе верховной власти. Сенатъ призналъ приговоръ палаты правильнымъ и съ своей стороны полагалъ лишь до подписанія указа о смертной казни Радищеву, «заклепавъ его въ кандалы, сослать въ каторжную работу... въ Нерчинскъ» 2). 11 августа мнѣніе сената было доложено императрицѣ, которая нашла нужнымъ передать разсмотръніе существовавшаго въ это время для особо важныхъ дёлъ «совёта ея величества», «Съ примётною чувствительностію -- отмътиль въ своемъ дневникъ Храповицкій — приказано разсмотръть въ совътъ, чтобъ не быть пристрастною, и объявить, дабы не уважали до меня касающееся, •понеже я презираю». Черезъ восемь дней послъ того докладъ сената и былъ внесенъ въ совътъ. при чемъ Безбородко объявилъ послъднему замъчание императрицы, что въ сенатскомъ докладъ, «выписаны всъ законы, кромъ присяги, противу коей подсудимый преступникомъ явился», и заявленіе Екатерины, что она «презираетъ все, что въ зловредной его, Радищева, книгъ оскорбительнаго особъ ея высказано». Такимъ образомъ, совъту были указаны два новыя обстоятельства, отягчавшія вину

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Якушинъ. Судъ надъ русскимъ писателемъ въ XVIII в., Рус. арина, 1882 г., № 9, сс. 495—501 и 505—6.

<sup>2)</sup> Тамъ же, с. 531.

Радищева: нарушеніе присяги и личное оскорбленіе, нанесенное императрицѣ. Совѣтъ, выслушавъ докладъ и «сличая означенное въ немъ содержаніе помянутой книги съ присягою, находилъ, что сочинитель сей книги, поступя въ противность своей присяги и должности, заслуживаетъ наказаніе, законами предписанное» <sup>1</sup>).

Если вся судебная процедура по дълу Радищева потребовала для себя такимъ образомъ лишь немногимъ болъе мъсяца, то окончательное ръшение дъла затянулось на несоразмърно долгій срокъ. Лишь 4 сентября 1790 г. состоялся именной указъ сенату, опредълившій судьбу Радищева. Въ началъ этого указа перечислялись всъ преступленія, поставленныя въ вину Радищеву во время прохожденія его дъла черезъ различныя судебныя инстанціи. Онъ, по словамъ указа, «оказался въ преступленіи противу присяги его и должности подданнаго изданіемъ книги подъ названіемъ: «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву», наполненной самыми вредными умствованіями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властямъ уваженіе, стремящимися къ тому, чтобы произвести въ народъ негодование противу начальниковъ начальства и, наконецъ, оскорбительными и неистовыми выраженіями противу сана и власти царской, учинивъ сверхъ того ложный поступокъ прибавкою послъ цензуры многихъ листовъ въ ту книгу». За эти преступленія палата уголовныхъ дълъ и сенатъ присудили его къ смертной казни. «И хотя—продолжалъ указъ-по роду столь важной вины заслуживаетъ онъ сію казнь, по точной силъ законовъ означенными мъстами ему приговоренную, но мы, послъдуя правиламъ нашимъ, чтобъ соединять правосудіе съ милосердіемъ, для всеобщей радости» по случаю заключенія мира со Швеціей, «освобождаемъ его отъ лишенія живота и повелъваемъ вмъсто того, отобравъ у него чины, знаки ордена св. Владимира и дворянское досто-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Архивъ Государственнаго Совъта, т. І. СПБ. 1869 г., с. 737.

инство, сослать его въ Сибирь, въ Илимской острогъ, на 10-лътнее безысходное пребываніе; имъніе же, буде у него есть, оставить въ пользу детей его, которыхъ отдать на попеченіе д'вда ихъ 1). Приговоръ былъ приведенъ въ исполнение съ чрезвычайною поспъшностью и большою суровостью. Радищеву не удалось даже передъ отъ вздомъ проститься съ своей семьей-дътьми отъ умершей жены и жившей съ ними свояченицей его. Прямо изъ петербургскаго губернскаго правленія, куда онъ былъ привезенъ изъ мъста своего заключенія для выслушанія приговора, онъ и былъ отправленъ въ дорогу, при чемъ правление отъ себя распорядилось заковать его въ кандалы. У него не было теплой одежды, -- на него надъли «гнусную нагольную шубу, взявъ ее тутъ же у сторожа или солдата». Лишь въ Новгородъ догналъ его курьеръ съ исходатайствованнымъ гр. А. Р. Воронцовымъ приказаніемъ Екатерины снять съ него оковы и доставить ему нужныя для дороги вещи 2).

Воронцовъ и вообще принялъ большое участіе въ судьбъ Радищева. Въ качествъ президента коммерцъ-коллегіи онъ еще съ 1777 года былъ начальникомъ Радищева по службъ и, успъвъ оцънить въ немъ не только честнаго чиновника, но и человъка большого образованія и высокихъ душевныхъ качествъ, дружески сблизился съ нимъ. Не покинулъ онъ Радищева и въ бъдъ, хотя самъ въ это время не пользовался расположеніемъ Екатерины, и петербургская молва даже называла его, правда, безъ всякихъ основаній, соучастниковъ въ книгъ Радищева. Когда состоялся уже приговоръ палаты надъ послъднимъ и братъ его, М. Н. Радищевъ, служившій въ архангельской таможнъ, ръшилъ было выйти въ отставку, чтобы посвятить себя воспитанію дътей своего брата, Воронцовъ уговорилъ его выждать окончанія дъла, объщая во всякомъ случаъ съ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) П. С. З., № 16.901.

<sup>2)</sup> Архивъ кн. Воронцова, V, 399, 285.

своей стороны не оставить осиротъвшей семьи. Послъ того, какъ судьба Радищева была ръшена указомъ 4 сентября. Воронцовъ назначилъ его семьъ пенсію изъ своихъ средствъ и принялъ мъры къ облегченію участи его самого. Съ этою цълью онъ написалъ тверскому, нижегородскому, пермскому и иркутскому губернаторамъ, прося ихъ принять зависящія отъ нихъ міры къ облегченію участи Радищева при провздв его черезъ ихъ губерніи, и пересылалъ черезъ нихъ деньги для Радищева, вскоръ вступивъ съ нимъ и въ прямую переписку 1). Большое сочувствіе къ судьбв Радищева выказывали и другія знавшія его лица. Не только купцы на бирж в плакали, узнавъ объ ... его участи, но даже полицейскій чиновникъ, объявлявшій его семейству о состоявшемся надъ нимъ приговоръ, полнялъ это поручение со слезами 2). Приговоръ надъ авторомъ «Путешествія» многихъ изъ современниковъ поражалъ своею суровостью. Тогдашній русскій посланникъ въ Англіи, гр. С. Р. Воронцовъ, писалъ своему брату, подобное наказаніе, наложенное за простую опрометчивость, заставляетъ содрогаться 3). Около этого же времени одинъ изъ московскихъ масоновъ писалъ въ Берлинъ Кутузову, другу Радищева: «жалвніе твое о немъ, конечно, извиняютъ всъ, имъющіе сентименты честности». обществъ не могли сразу примириться съ мыслью. приговоръ, заключавшійся въ указъ 4 сентября, будетъ осуществленъ на дълъ во всей своей строгости, и въ теченіе нъсколькихъ мъсяцевъ послъ того, какъ Радищевъ былъ вывезенъ изъ Петербурга, въ различныхъ кругахъ ства все еще упорно возникали одинъ за другимъ слухи о предстоящемъ или даже уже совершившемся смягченіи его

<sup>1)</sup> Тамъ же, 395 -6, 396-400.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Р. Въстникъ, 1858, т. 18, 409, 408.

<sup>&#</sup>x27;) "La condamnation du pauvre Radistchef me fait une peine extreme. Quelle sentence et quel adoucissement pour une étourderie... Сеla fait fremir". Архивъ кн. Воронцова, IX, 181, письмо отъ \ октября 1790 г.

участи. Черезъ два мъсяца по объявленіи приговора, 31 октября 1790 г. Лопухинъ писалъ Кутузову, что въ Москвъходить слухь, будто Радищева вельно отправить не Сибирь, а къ отцу его въ Саратовскую губернію. Еще ранъе того до Кугузова дошелъ въ Берлинъ слухъ, будто императрица приказала возвратить его друга изъ Сибири и лишь запретила ему въвздъ въ объ столицы 1). Отцу Радищева многіе сов'втовали обратиться съ просьбою смягченій наказанія, постигшаго его сына, къ Потемкину, а въ Архангельскъ въ маъ 1791 г. было получено даже извъстіе изъ Петербурга, будто Потемкинъ уже исходатайствовалъ свободу Радищеву, и къ послъднему посланъ въ Сибирь курьеръ съ разрѣщеніемъ возвратиться 2). Сочувствіе общества, сказавшееся во всёхъ этихъ слухахъ и ожиданіяхъ, было однако безсильно въ чемъ-либо мънить судьбу автора «Путешествія», и онъ остался Сибири до конца царствованія Екатерины.

## I٧.

Кара, постигшая Радищева, въ первую минуту тяжело отозвалась на немъ. Изданіе «Путешествія» не было
съ его стороны результатомъ легкомысленнаго увлеченія
или неосторожной ошибки. Когда онъ издавалъ свою книгу, онъ приближался уже къ концу сорокъ перваго года
своей жизни и былъ, слѣдовательно, въ такомъ возрастѣ,
когда человѣкъ обыкновенно не подчиняется первому влеченю чувства, а болѣе или менѣе тщательно взвѣшиваетъ
свои рѣшенія и ихъ возможные результаты. Авторъ «Путешествія» могъ, конечно, предполагать, что его книга не
особенно благосклонно будетъ встрѣчена императрицей, и
онъ потеряетъ расположеніе послѣдней, но онъ, несомнѣн-

<sup>1)</sup> Русскіе вольнодумцы въ царствованіе Екатерины II, Р. Старина. 1874, № 1, с. 72; № 2, с. 262; № 3, с. 466.

 $<sup>^2</sup>$ ) Письма къ А. Р. Воронцову Н. А. Радищева отъ 9 марта и М. Н. Радищева отъ 17 мая 1791 г. Архивъ кн. Воронцова, V, 401 и 402.

но, не ожидалъ, что его мысли будутъ вмънены ему въ преступленіе. Тъмъ менъе могъ онъ ожидать для себя такой кары, какая послъдовала въ дъйствительности, и она глубоко потрясла его. Онъ вывхалъ изъ Петербурга въ ссылку разбитымъ и физически, и нравственно. Трехмъсячное заключеніе, долгая и томительная неизвъстность о своей судьбъ и лишенія, испытанныя въ началъ пути, надломили его и безъ того слабое здоровье, и въ Москву его привезли настолько больнымъ, что здъсь пришлось остановиться и ждать его выздоровленія. Выбхавъ изъ Нижняго, онъ опять было заболёль и болёе или менёе оправился, лишь подъъзжая къ Казани. Но сильнъе физическихъ страданій мучила его въ это время мысль о дътяхъ, оставшихся безъ призора и обезпеченія. «Какъ скучно вспомнить, -- писалъ онъ Воронцову изъ Перми, -- что я живу въ разлученіи съ дътьми... Если кто знаетъ, что дъйствительнымъ блаженствомъ я полагалъ быть съ ними. тотъ можетъ себъ вообразить, что скорбь моя должна быть безпредёльна». «Признаюсь, — писаль онь въ другой разъ, что чувствительно было видъть на себъ желъзы, но разлука съ дътьми моими есть для меня темная смерть» 1). Переживая эту скорбь разлуки съ дътьми и безпокойства объ нихъ, Радищевъ готовъ былъ даже винить исключительно себя въ томъ, что попалъ въ бълу. которой не случилось бы, еслибы онъ не утаилъ своего «безразсудства» отъ Воронцова. «Пенять, ни сътовать мнъ не на кого совершенно, писалъ онъ послъднему, соглашаясь съ его словами въ письмъ къ тверскому губернатору. - Я самъ себъ устроилъ бъдствіе и стараюсь сносить казнь мою съ терпъніемъ». Извъстіе о томъ, что Воронцовъ принялъ на себя заботу объ его семьъ, нъсколько успокоило Радищева, но все же его не переставала волновать мысль о дътяхъ и своей винъ передъ ними, и въ своихъ письмахъ съ дороги къ Воронцову онъ не разъ

<sup>1)</sup> Тамъ же, V, 400 и XII, 428, 426.

<sup>5.-</sup>На заръ рус. обществ.

говоритъ о своемъ раскаяніи въ совершонномъ проступкъ и о намъреніи «исправиться». Порою эти выраженія скор-•би и печали были очень ръшительны, до нъкоторой степени напоминая даже показанія, данныя Радищевымъ на допросахъ. Еще 8 марта 1791 г., въ письмъ, номъ изъ Тобольска, онъ говорилъ, что самъ навлекъ на себя несчастье «безразсудствомъ, непростительнымъ въ его годы». Восемь мъсяцевъ спустя, въ письмъ, посланномъ изъ Иркутска 5 ноября 1791 г., онъ опять повторялъ, что ничто не можетъ заглушить въ его душъ печали, происходящей отъ разлуки съ дътьми, и что эта печаль, заставляя его раскаиваться въ совершонномъ проступкъ, не позволила бы ему вновь «впасть въ преступленіе». «И признаюсь вамъ чистосердечно, - прибавлялъ онъ,--каково должно быть мое поведеніе, чтобы раскаяніе изъявляло, не знаю» 1).

Но какъ ни велика была душевная растерянность, охватившая Радищева въ первый моментъ послъ осужденія, какъ ни сильна была въ его сердцъ любящаго отца печаль о покинутыхъ дътяхъ, его дъятельный умъ могъ долго жить одними лишь впечатлъніями сухой безплодной скорби. Путешествіе, хотя бы и невольное, само по себъ уже до нъкоторой степени разсъивало эти впечатл вінія, давая обильный и разнообразный матеріаль для наблюденій надъ природой и жизнью страны, которую путешественнику предстояло провхать изъ конца въ конецъ. Такого рода наблюденія могли производиться имъ тъмъ съ большимъ удобствомъ, что хлопоты Воронцова передъ мъстнымъ начальствомъ тъхъ губерній, которыя долженъ быть проъзжать Радищевъ, не остались безъ послъдствій: начиная съ Твери, онъ былъ уже снабженъ необходимыми вещами, могъ запасаться книгами и вещами и пользовался нъкоторыми другими льготами. Въ свою очередь нравственная поддержка Воронцова, тъ утъшенія и

<sup>1)</sup> Тамъ же, V, 288, XII, 427; V, 289 и 328.

ободренія, какія находиль въ его письмахъ Радищевъ, забрасывали искру надежды въ его измученную душу и воскрешали въ ней энергію. «Еслибы не блисталъ лучъ надежды, хотя въ отдаленности, - писалъ онъ по этому поводу Воронцову, —еслибы я не находилъ толикое соболъзнование и человъколюбіе отъ начальства въ проъздъ мой черезъ разныя губерніи, то признаюсь, что лишился бы, можетъ быть, и совству разсудка». Во всякомъ случат при ттхъ условіяхъ, въ какихъ совершалась потводка Радищева, впечатлънія дороги скоро завладъли его вниманіемъ и дали богатую пищу его разностороннему и воспріимчивому уму. «Разумъ мой — писалъ онъ уже изъ Нижняго 20 октября 1790 г. -- можетъ иногда заниматься упражненіемъ. Когда я стою на ночлегъ, то могу читать; когда ъду, стараюсь замъчать положение долинъ, буераковъ, горъ, ръкъ; учусь въ самомъ дълъ тому, что иногда читалъ о исторіи земли; песокъ, глина, камень, все привлекаетъ мое вниманіе» 1). Если первоначально эти наблюденія служили для Радищева по преимуществу средствомъ разсъяться, «примъчаніями и наблюденіями естественности разогнать черноту мыслей» 2), то постепенно они все болъе занимали его и вмъстъ съ тъмъ пріобрътали совершенно самостоятельное значеніе. Его письма къ Воронцову съ теченіемъ времени все въ большей мъръ переполнялись разнообразными замъчаніями о характеръ тъхъ мъстностей, черезъ которыя онъ пробажаль, и о быт ихъ населенія. Вмісті съ тъмъ онъ начиналъ помышлять о систематическихъ наблюденіяхъ на мъстъ своего будущаго пребыванія и все чаще обращался къ Воронцову съ просьбами о высылкъ необходимыхъ инструментовъ и книгъ. Начиная съ Казани, куда онъ прибылъ въ первыхъ числахъ ноября, онъ сталъ вести путевыя замътки въ формъ дневника, и прекратилъ ихъ составленіе лишь незадолго до окончанія своего длин-

<sup>1)</sup> Тамъ же, XII, 428; V, 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Тамъ же, XII, 428.

наго пути, 20 декабря 1791 г. 1). Эти непритязательныя замътки, набросанныя ихъ авторомъ исключительно для самого себя, представляютъ большой интересъ, указывая тъ вопросы, которые привлекали къ себъ мысль ихъ составителя. Изо дня въ день Радищевъ, на ряду съ названіями проъзжаемыхъ станцій и числомъ раздъляющихъ ихъ верстъ, заносилъ въ свои замътки самыя разнообразныя свъдънія, какія ему удавалось пріобръсти на пути. Геологическія наблюденія и краткія описанія мъстности смъняются здъсь свъдъніями объ ея флоръ и фаунъ, которыя уступають мъсто отмъткамь объ этнографическихъ особенностяхъ жителей, ихъ бытъ, промыслахъ и т. д. Экономическій бытъ населенія въ свою очередь привлекаетъ къ себъ вниманіе автора замътокъ, съ особенною подробностью записывавшаго въ нихъ тъ свъдънія, какія ему удавалось собрать относительно тяжелаго положенія приписанныхъ къ заводамъ крестьянъ. Очевидно, мысль писателя не только сохранила свой широкій кругозоръ и работала съ прежнею энергіей, но и возвращалась упорно на тъ самыя пути, отъ слъдованія по которымъ Радищевъ хотълъ было «исправиться».

Ко времени его прівзда въ Сибирь эти наблюденія перешли уже въ попытки систематическаго изученія. «Время моего здѣсь пребыванія, — писалъ онъ изъ Тобольска — я по возможности стараюсь употребить себѣ въ пользу пріобрѣтаніемъ безпристрастныхъ о здѣшней сторонѣ свѣдѣній» <sup>2</sup>). Условія его обстановки до нѣкоторой степени благопріятствовали этому. Онъ могъ теперь менѣе тревожиться о своей семьѣ: младшія его дѣти были привезены къ нему уже въ Тобольскъ его свояченицей, Е. В. Рубановской, на которой онъ впослѣдствіи женился въ Илимскѣ, а старшія были отосланы, по его желанію, къ жившему въ Архангельскѣ брату его. Мѣстная высшая администрація, пред-

<sup>1)</sup> Копія этихъ замѣтокъ, какъ и замѣтокъ, веденыхъ Радищевымъ на пути изъ Сибири, любезно сообщена мнѣ В. И. Семевскимъ.

<sup>-)</sup> Архивъ кн. Воронцова, V, 291.

увъдомленная о Радищевъ Воронцовымъ и впервые увидъвшая въ Сибири ссыльнаго новаго типа, отнеслась къ нему мягко, и онъ могъ, не торопясь въ мъсто своей ссылки, прожить нъсколько мъсяцевъ въ Тобольскъ и болъе двухъ мъсяцевъ въ Иркутскъ. Но въ концъ концовъ надо было увзжать и изъ послвдняго города, твмъ болве, что этого настоятельно требовалъ и Воронцовъ, опасавшійся новой вспышки гнъва Екатерины. З января 1792 года Радищевъ прівхаль съ своей семьей въ Илимскъ, глухой городишко Иркутской губерній, не насчитывавшій въ себъ и 500 жителей. Здъсь онъ прожиль еще шесть лътъ, отръзанный отъ личныхъ сношеній со всъмъ цивилизованнымъ міромъ, внъ всякаго интеллигентнаго общества, состоя подъ надзоромъ грубыхъ и невъжественныхъ исправниковъ, которые, не имъя никакого понятія объ его преступленіи, видъли въ немъ проворовавшагося чиновника, и отъкорыстолюбія которыхъ его спасало лишь личное знакомство съ губернаторомъ.

Но въ и этомъ медвъжьемъ углу Сибири Радищевъ не остался въ бездъйствіи. Вспомнивъ свои лейпцигскія занятія медициной, онъ сдълался врачемъ нуждавшагося въ медицинской помощи населенія Илимска, при чемъ ему случалось выступать въ роли не только врача терапевта, но и хирурга 1). Не ослабъла въ новой обстановкъ жизни и его умственная энергія. Выписавъ въ Сибирь часть собственной библіотеки, онъ сверхъ того черезъ Воронцова получалъ французскіе и нъмецкіе журналы и книги и такимъ путемъ по возможности слъдилъ за европейской литературой и наукой. Въ своей перепискъ съ Воронцовымъ онъ продолжалъ сообщать послъднему обстоятельныя свъдънія по различнымъ вопросамъ сибирской жизни, рую онъ изучалъ съ большимъ вниманіемъ, на сколько позволяло это его положение прикръпленнаго къ одному мъсту человъка. Плодомъ такого изученія явился, между

<sup>)</sup> Тамъ же, XII, 430.

прочимъ. его трактатъ «О китайскомъ торгъ», написанный въ 1792 г. въ формъ письма къ тому же Воронцову. За время пребыванія въ Илимскъ были написаны имъ еще два произведенія—«Сокращенное повътствованіе о пріобрътеніи Сибири» и большой философскій трактатъ «О человъкъ, его смертности и безсмертіи». Руководящія иден этой разносторонней литературной дъятельности, въ которой изученіе основныхъ проблемъ философіи соединялось съ изслъдованіемъ вопросовъ современнаго экономическаго быта и попытками историческаго повътствованія, въ нъкоторыхъ случаяхъ были болъе детально развиты, чъмъ это удавалось сдълать Радищеву ранъе, но въ общемъ ихъ направленіе осталось прежнимъ. Иногда же, наоборотъ, идеи, высказанныя въ «Путешествіи», въ этихъ позднъйшихъ произведеніяхъ Радищева являются лишь въ видъ мимоходомъ брошенныхъ намековъ, достаточно, однакоже, ясныхъ для того, чтобы не могло возникать сомнънія насчетъ ихъ смысла. Главной задачей государства въ глазахъ Радищева по-прежнему является развитіе гражданственности, и въ своей стать в о завоеваніи Сибири высказываетъ надежду на то, что когда-нибудь великія силы русскаго народа будутъ обращены отъ пріобрътенія внъшняго могущества «на снисканіе всего того, что содълать можетъ блаженство общественное» 1). Въ области вопросовъ экономическаго и въ частности промышленнаго быта онъ въ своемъ «Письмъ о китайскомъ торгъ» выступаетъ ръшительнымъ сторонникомъ интересовъ народной массы, которые въ его пониманіи ведутъ къ предпочтенію деревенских кустарных промыслов большим городским фабрикамъ: выше мануфактуръ, которыя «за каждыми 200, 300, 500 или 1.000 человъкъ, получающихъ хлъбъ насущный, обогащаютъ одного или двухъ гражданъ», ставитъ такое «рукодъліе», которое, «не обогащая ни одного, многимъ частнымъ и большею частію сельскимъ жителямъ

<sup>1)</sup> Собраніе сочиненій Радищева, М. 1811, ч. VI, с. 11.

доставляетъ довольственное житіе» 1). Но изъ всъхъ трудовъ этой поры жизни Радищева наиболъе важенъ выясненія его воззрѣній и мъста, занимаемаго имъ въ исторіи русскаго просв'єщенія, его философскій трактатъ. Толчкомъ къ написанію этого трактата, какъ указываетъ самъ Радищевъ, для него послужило «нечаянное переселеніе» въ далекую страну, разлучившее его съ близкими людьми и почти отнявшее надежду на новое свиданіе съ ними. И раньше ему не разъ приходилось задумываться надъ тъмъ, что ожидаетъ человъка за порогомъ при чемъ онъ не находилъ, повидимому, вполнъ опредъленнаго отвъта на этотъ вопросъ <sup>2</sup>). Теперь ссылка ставила его чаще прежняго возвращаться къ вопросу томъ состояніи, какое наступаетъ для человъка послъ смерти, когда разрушается тъло, прерывается жизнь и чувствованіе. Горечь разлуки съ близкими сділала для него особенно привлекательной мысль о возможности, хотя бы и не достигающей степени очевидности, если не въ этой жизни, то въ будущей, «паки облобызать своихъ друзей и сказать имъ: люблю васъ по-прежнему» 3). Подъ вліяніемъ такого настроенія онъ принялся за философскій трактатъ, спеціально посвященный вопросу о безсмертіи. Трактатъ этотъ, обнаруживающій въ авторъ обстоятельное знакомство съ западно-европейской естественно-научной и философской литературой и ръдкое для рус-

<sup>1)</sup> Тамъ же, с. 94.

<sup>2)</sup> Его колебанія нашли себѣ характерное выраженіе въ эпитафіи, написанной на смерть первой жены. "О, если то не ложно,—говоритъ здѣсь Радищевъ,—что мы по смерти будемъ жить;—коль будемъ жить, то чувствовать намъ должно;—коль будемъ чувствовать, нельзя и не любить.—Надеждой сей себя питая—и дни въ тоскѣ препровождая,—я смерти жду, какъ брачна дня:—умру и горести забуду,—въ объятіяхъ твоихъ я паки счастливъ буду!—Но если-жъ то мечта, что сердцу льститъ, маня,—и ненавистый рокъ отъялъ тебя на вѣки,—тогда отрады нѣтъ, да льются слезны рѣки"!.. Собраніе сочиненій Радищева ч. І, с. 199.

<sup>3)</sup> Собраніе сочиненій Радищева, ч. II, сс. 5—6.

скаго человъка той эпохи умъніе пользоваться пріемами мыслителя, раздъляется на четыре части. Въ первой Радищевъ устанавливаетъ необходимыя для него общія положенія и исходные пункты разсужденія: обозръвая жизнь человъка, онъ пытается опредълить состояніе человъка до рожденія, мъсто, занимаемое имъ въ природъ, его сходства съ минералами, растеніями и животными, наконецъ, физическія и умственныя способности. Человъкъ. взгляду, неразрывно связанъ со всею цъпью существъ, образующихъ природу, и вмъстъ съ тъмъ является наиболъе совершеннымъ ея созданіемъ. Во второй части разбирается вопросъ о тожествъ или различіи матери и духа, при чемъ, авторъ, считая возможнымъ лишь болъе въроятное разръшение этого вопроса, приводитъ доводы въ пользу обоихъ мнъній и заключаетъ ихъ изложеніе пространнымъ монологомъ, который онъ вкладываетъ въ уста своего воображаемаго противника, ръшительнаго и послъдовательнаго матеріалиста. Этотъ монологъ, дъйствительно, вопроизводитъ довольно близко къ подлиннику многіе изъ основныхъ доводовъ философскаго матеріализма XVIII въка, въ частности многіе изъ тъхъ доводовъ, которые нашли себъ мъсто въ «Системъ Природы» Гольбаха 1). Въ двухъ послъднихъ частяхъ своего труда Радищевъ занимаетъ уже болъе опредъленную позицію. Ръшительно выступая противъ безотраднаго съ его точки зрвнія ученія матеріализма, но въ то же время далеко отходя отъ тра-

Выше намъ приходилось уже отмъчать возможность вліянія автора "Системы Природы" на Радищева въ другихъ вопросахъ. Радищевъ, нужно замътить, нигдъ въ своихъ сочиненіяхъ не называетъ имени Гольбаха, хотя неръдко ссылается на другихъ ученыхъ и философовъ. Однако его изложеніе доводовъ матеріализма во многомъ такъ близко къ изложенію Гольбаха, подчасъ повторяя не только мысли, но и слова послъдняго, что трудно сомнъваться въ непосредственномъ знакомствъ русскаго писателя съ наиболъе блестящимъ и глубокимъ представителемъ французскаго матеріализма XVIII въка. Тъмъ любопытнъе отмътить, что это знакомство, оказавъ несомнънное вліяніе на Радищева, не оторвало его однако отъ идеалистическихъ возэръній нъ-



диціонныхъ представленій, онъ въ положительной части своего труда является ученикомъ и послъдователемъ Лейбница, идеи котораго издавна легли въ основу его собственныхъ философскихъ взглядовъ. Доказывая, что въ мірѣ ничто не уничтожается, но все подвержено безпрерывному измітненію, при чемъ каждая вещь переходитъ изъ одного состоянія въ другое, прямо ему противоположное и тъмъ не менъе уже заключающееся въ первомъ, онъ примънялъ этотъ общій взглядъ и къ явленію смерти. Вмѣстѣ тъмъ онъ пытался рядомъ естественно-научныхъ наблюденій и теоретическихъ доводовъ обосновать мнівніе отдъльномъ бытіи души, какъ существа простого и сложнаго, и отсюда заключалъ о невозможности ея уничтоженія, мыслимаго вообще лишь въ формъ разложенія. Съ другой стороны къ тому же выводу о неуничтожаемости души его приводило и представленіе о міръ, какъ о лъстницъ явленій, постепенно и непрерывно возвышающейся къ совершенству. Человъкъ заключаетъ вст силы, свойственныя низшимъ явленіямъ природы, но у него есть и специфическая сила-«мысленность». Такъ какъ однако вст силы въ природт не уничтожаемы, то ттмъ менъе можетъ подвергаться уничтоженію превосходнъйшая изъ всъхъ извъстныхъ человъку силъ. Наконецъ, стоя на почвъ только что указаннаго воззрънія на міръ, Радищевъ и будущую жизнь души представляль себъ, какъ новую ступень на лъстницъ, ведущей къ совершенству, при чемъ, опять-таки въ согласіи съ теоріей Лейбница, допускалъ, что

мецкой философской школы. Въ условіяхъ исторической обстановки послѣднія оказывались болѣе понятными для пробудившейся на русской почвѣ личности, болѣе способными удовлетворить ея умственные и нравственные запросы, нежели прямолинейныя положенія матеріализма. Не всегда будучи въ силахъ опровергнуть эти положенія. Радищевъ однако отступалъ передъ тѣмъ впечатлѣніемъ безотраднаго унынія, какое они внушали ему. Но, какъ мы видѣли выше, его идеализмъ, воспитывая въ немъ высокій нравственный идеалъ, нисколько не мѣшалъ и даже содѣйствовалъ увлеченію общественными теоріями, на родинѣ своей истекавшими изъ другого теоретическаго источника.

въ этой новой жизни душа можетъ создать себъ и новую, болъ е совершенную организацію  $^{1}$ ).

Эта любопытная работа, явившаяся первою по времени попыткою перенесенія въ среду русскаго общества идей нѣмецкаго философсскаго идеализма въ томъ видѣ, какъ онѣ сложились въ моментъ, непосредственно предшествовавшій Канту, въ свое время не была напечатана и появилась въ свѣтъ вмѣстѣ съ другими трудами Радищева, послѣдовавшими за «Путешествіемъ», лишь послѣ смерти автора, въ 1809 г., когда она не обратила на себя ничьего вниманія.

Среди неустанной умственной дъятельности, наполнявшей досуги илимскаго узника, постепенно ослабъвали болъзненныя ощущенія, пережитыя имъ въ первый моментъ постигшей его кары и, оглядываясь на прошлое, Радищевъ получалъ возможность спокойнъе судить о немъ и сознательное оцонивать ту роль, какая досталась на его собственную долю въ развитіи русскаго общества. Ссылка попрежнему давила его тяжестью соединенныхъ съ ней лишеній, но, мечтая объ облегченіи этой тяжести, онъ сгибался болъе подъ нею. Въ своемъ «Письмъ о китайскомъ торгъ» онъ говорилъ, что счелъ бы благодъяніемъ, еслибы ему позволено было въ цъляхъ изучения Сибири отлучаться изъ мъста своего пребыванія. «Если-съ нескрываемою горечью прибавляетъ онъ-глаголъ мой заразителенъ, если дышу язвою, и взоръ мой возмущение разсъеваетъ, -- скитаяся по пустынямъ и дебрямъ, преходя лъса, скалы и пропасти, -- кто можетъ чувствовать дъйствіе

<sup>1)</sup> Ср. Е. Бобровъ. Философія въ Россіи. Матеріалы, изслѣдованія и замѣтки. Вып. III. Казань. 1900 (II. А. Н. Радишевъ, какъ философъ). Г. Боброву принадлежитъ несомнѣнная заслуга перваго въ литературѣ рѣшительнаго указанія на ученіе Лейбница, какъ на источникъ философскихъ воззрѣній Радищева. Но при этомъ онъ ограничился лишь пересказомъ труда Радищева и приведеніемъ историколитературныхъ справокъ объ упоминаемыхъ въ этомъ трудѣ писатетхъ, не давъ сколько-нибудь обстоятельнаго разбора и оцѣнки его.

толико злодъйственна существа. Пускай гласъ мой не премънился, пускай выя не стерта и носится гордо, -- гласъ ударять будетъ въ камень, отзвонокъ его изыдетъ изъпещеры и раздастся въ дубравъ необитаемой. Свидътели моихъ мыслей будутъ небо и земля: а Тотъ, кто зритъ въ сердца и завъсу внутренности нашея проницаетъ, тотъ знаетъ, что я, что быть бы могъ и что буду». Вспоминая прошлое, онъ въ томъ же трудъ находилъ возможнымъ что его взгляды остались тъми же самыми, какими они были до осужденія, и выяснить смыслъ допущеннаго имъ отреченія. По его словамъ, онъ охотно измѣнилъ бы свои взгляды, еслибы его убъждали, «доводами лучше тъхъ, которые въ семъ случа употреблены были. А на таковые —продолжалъ онъ--я въ возраженіи, какъ авторъ, другого сказать не умълъ, какъ что сказалъ; помню, что Галилей отрекся отъ доказательствъ своихъ о неподвижности солнца и, слъдуя глаголу инквизиціи, воскликнуль вопреки здраваго разсудка: «солнце коловращается». Яснъе влялось теперь Радищеву и общее значеніе тъхъ идей, выразителемъ которыхъ онъ явился въ исторіи русскаго общества, и свою собственную судьбу онъ ставилъ въ тъсную связь съ этимъ значеніемъ. Въ мірѣ идей, говоритъ онъ въ своемъ философскомъ трактатъ, новыя мысли распространяются съ быстротою электричества. «Едва одинъ возмогъ, осмълился, дерзнулъ изъятися изъ толпы. вся окрестность согръвается его огнемъ, и яко желъзныя пылинки летятъ прилъпитися къ мощному магниту. Но нужны обстоятельства, нужно ихъ поборствіе; а безъ того Іоганъ Гусъ издыхаетъ въ пламени. Галилей влечется въ темницу, другъ вашъ въ Илимскъ заточается. Но уготовленіе отъемлетъ всѣ препоны» 1). За личными и случайными элементами своей судьбы Радищевъ открывалъ такимъ образомъ ея общій смыслъ, и терзавшая его душу скорбь смягчалась сознаніемъ величія той истины, провоз-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Собраніе сочиненій Радищева. М. 1811, ч. VI, сс. 138—9 и 68—9; М. 1809, ч. III, с. 110.

въстникомъ и служителемъ которой явился онъ среди современнаго ему общества.

Извъстіе о воцареніи Павла вновь оживило въ душъ Радищева надежду на возвращение изъ ссылки. 23 ноября 1796 года, дъйствительно, состоялся рескриптъ имп. Павла на имя гр. Самойлова, разръшавшій Радищеву вернуться на родину и жить въ своихъ деревняхъ подъ надзоромъ мъстнаго губернатора, которому предписывалось наблюдать за его поведеніемъ и перепиской 1). Въ началъ слъдующаго года это повелъніе дошло до Илимска и 20 февраля 1797 года Радищевъ записалъ въ своемъ дневникъ: «Распродавъ или раздавъ все въ Илимскъ, на что употребилъ я 10 дней, мы выъхали, при стеченіи всъхъ почти илимскихъ жителей, въ 3 часа пополудни. О, колико возрадовалось сердце наше!.. и еслибы не предстояла горесть о потеряніи Анютушки, которую заранте предузнавають, то изъ Илимска Радищевъ вновь началъ вести дневникъ продолжалъ его до прівзда своего въ Москву 11 іюля 1797 г. Нося въ общемъ тотъ же характеръ, что и замътки. веденныя на пути въ Сибирь, этотъ дневникъ, отличается большею подробностью сдъланныхъ въ немъ записей и обиліемъ внесенныхъ въ него бытовыхъ свъдъній. Какая-либо опредъленная система записей отсутствуетъ въ немъ: авторъ то отводитъ цълыя страницы на запись слышанныхъ имъ мъстныхъ преданій и разсказовъ и на описаніе поразившихъ его воображение видовъ, то заноситъ въ свой дневникъ рядъ краткихъ отмътокъ о различныхъ явленіяхъ экономической и соціальной жизни населенія, привлекшихъ къ себъ его вниманіе, перемъщивая ихъ съ такиии же краткими записями о различныхъ происшествіяхъ, какія ему пришлось наблюдать во время пути. Ключъ ко многимъ изъ этихъ отмътокъ и записей въ настоящее время потерянъ безвозвратно, но въ тъхъ конспективныхъ на-

<sup>1)</sup> Р. Старина, 1882, № 12, с. 499.

броскахъ, какіе онъ представляютъ собою, живо чувствуется пытливый и глубокій умъ автора «Путешествія», быстро схватывающій характерныя черты наблюдаемыхъ явленій и связывающій въ одно стройное цълое разнородныя впечатлънія, получаемыя отъ окружающей дъйствительности. Среди разнообразныхъ замътокъ, составляющихъ содержаніе дневника, особенно часто мелькаютъ свъдънія, относящіяся къ быту поселенцевъ и крестьянъ Сибири и помъщичьихъ кръпостныхъ русскихъ губерній. На первыхъ же страницахъ дневника авторъ записываетъ собранныя свъдънія о быть и работахъ крестьянъ, припи-Колывановоскресенскимъ заводамъ. санныхъ Κъ черезъ барабинскій округъ провздв онъ отмѣчаетъ тъ улучшенія, какія ему пришлось наблюдать мъстныхъ поселенцевъ, и прибавляетъ: «можно предсказать, что если разорительная рука начальства частнаго не простретъ свое опустошеніе, если равняющаяся огню для сельскаго жителя приписка къ заводамъ не распространится на барабинскихъ жителей, то благосостояніе ихъ будетъ лучше и лучше». Плывя по Камъ и Волгъ съ караваномъ судовъ, нагруженныхъ жел взомъ. Радищевъ заноситъ въ свой дневникъ наблюденія надъ порядками каравана и обращеніемъ съ рабочими, свъдънія о размърахъ оброка помъщичьихъ крестьянъ въ окрестныхъ селахъ, разсказы о разбойникахъ, грабившихъ по преимуществу дворянъ. Такимъ образомъ, и въ эти мъсяцы возвращенія изъ ссылки въ Радищевъ, повидимому, ни на минуту ослабъвалъ горячій интересъ къ положенію крестьянства, и онъ не переставалъ внимательно вглядываться въ условія этого положенія и въ тъ факты протеста противъ кръпостничества, какіе порою являла крестьянская жизнь.

Получивъ въ Сибири первыя извъстія о воцареніи Павла, Радищевъ возлагалъ сначала большія надежды на это событіе. Но по возвращеніи въ Россію онъ скоро долженъ былъ убъдиться, что новое царствованіе далеко не является зарею того свътлаго дня обновленія русской об-

щественной жизни, о которомъ онъ такъ упорно мечталъ. Вмъстъ съ тъмъ его собственная жизнь оставалась значительно стъсненной. Получивъ разръшение вернуться въ Россію, онъ все-таки оставался на положеніи осужденнаго преступника: ему не были возвращены его сословныя и имущественныя права, жить онъ долженъ былъ безвы взано въ своей деревнъ Нъмцово, въ Калужской губерніи, надъ его поведеніемъ и перепиской тяготъль полицейскій налзоръ. Въ концъ 1797 года онъ обратился къ императору съ просьбою о разръшеніи ъздить для свиданія съ своимъ отцомъ и матерью въ отцовское имъніе въ Саратовской губерніи. На эту просьбу послідоваль отвіть, разрішавшій ему събздить въ Саратовскую губернію одинъ разъ. Воспользовавшись тъмъ, что въ разръшеніи не былъ указанъ маршрутъ пути, какъ не былъ назначенъ и срокъ пребыванія въ Саратовской губерніи, Радищевъ использовалъ, правда, полученное дозволеніе довольно широко: онъ поъхалъ черезъ Москву, гдъ у него были родственники, и оставался у отца около года 1). Но за то остальное время Павловскаго царствованія онъ долженъ быль, дъйствительно, безвывздно прожить въ своей Калужской деревнв, и досугъ этого невольнаго уединенія онъ посвятилъ главнымъ образомъ литературной работъ, плоды которой не разсчитаны были, однако, на внимание современниковъ, такъ какъ написанныя Радищевымъ въ эту пору его жизни произведенія увидъли свътъ лишь послъ его смерти. За эти годы онъ написалъ большую поэму: «Бова», въ 11 пъсняхъ, нъсколько мелкихъ статей и трактатъ, названный имъ: «Описаніе моего владънія». Въ послъдней работъ, посвященной по преимуществу обсужденію агрономи-. ческихъ и экономическихъ вопросовъ, Радищевъ касался и положенія крѣпостныхъ крестьянъ. и тѣ мѣста его работы,

<sup>1)</sup> Чтенія въ обществъ Ист. и Древн. Росс., 1865, кн. 3, смъсь, сс. 197—8; Архивъ кн. Воронцова, XII, 443, Русск. Въстникъ, 1858 т. 18, 421—2.

которыя такъ или иначе затрогиваютъ это положеніе, представляютъ большой интересъ. Въ самомъ началъ «Описанія», рисуя картину возвращающихся осенью съ убранныхъ полей крестьянъ, авторъ сопровождаетъ ее восклицаніемъ: «Блаженны, блаженны, если бы весь плодъ трудовъ вашихъ былъ вашъ. Но, о, горестное напоминовеніе! ниву селянинъ воздълывалъ чуждую и самъ, самъ есть, увы»! Въ другомъ мъстъ авторъ, говоря объ обязанностяхъ крестьянина по отношенію къ государству и помъщику, подводитъ итогъ правамъ помъщика надъ крестьянами. Господинъ, говоритъ Радищевъ, можетъ крестьянина «продать оптомъ или подробно» и «есть экономы, которые, изнуривъ земледъльца работою, продаютъ остальныя силы». Господинъ можетъ, далъе, «заставить крестьянина работать, сколько хочетъ». Законъ Павла о трехдневной барщинъ, вызвавшій въ свое время горячія похвалы со стороны нъкоторыхъ нетребовательныхъ защитниковъ крестьянства, не имъетъ серьезнаго значенія въ глазахъ Радищева, дающаго ему трезвую и справедливую оцвнку. «Нынв-замвчаетъ онъ-только запрещено работать по воскресеньямъ и совътомъ сказано, что довольно трехъ дней на господскую работу; но на нынъшнее время законоположение сіе невеликое будетъ имъть дъйствіе, ибо состояніе ни земледъльца, ни дворового не опредълено». Указывая затъмъ, что помъщикъ располагаетъ правомъ суда и наказанія надъ крестьяниномъ, распоряжаться его имуществомъ и дътьми и принуждать его къ браку, Радищевъ заключаетъ, что по отношенію къ помъщику «земледълецъ есть рабъ совершенно»: помѣщикъ не можетъ лишь «уволить селянииа своего отъ государственныхъ податей, отъ наказаніе за преступленія. заставить жениться на роднъ и въ посты ъсть Между тъмъ по отношенію къ государству крестьянинъ обязанъ только «жить на одномъ мъстъ, но и то, доколъ господинъ его хочетъ; отдавать рекрутъ всякаго какіе бы ни были; платить подати; судиму быть за общественныя преступленія въ судебныхъ мѣстахъ». Если крестьянинъ что и имѣетъ, то лишь въ силу милости господина. «Но кажется,—прибавляетъ авторъ, поелику поселянинъ платитъ подать, то онъ для удовлетворенія тому долженъ имѣть собственность, и проч.» 1) На этомъ Радищевъ и останавливаетъ свое разсужденіе о крестьянахъ, обрывая мысль на полусловѣ, но уже одинъ характеръ даннаго имъ перечня помѣщичьихъ правъ въ связи ст требованіемъ земельной собственности для крестьянин достаточно ясно говоритъ, что авторъ «Путешествія» и въ эту эпоху своей жизни сохранилъ не только свой интересъ къ положенію крестьянства, но и свои широкіе реформато; скіе планы.

Воцареніе имп. Александра І, казалось, открыло дорогу къ проведенію этихъ плановъ въ дъйствительную жизнь. Чрезъ три дня послъ своего восшествія на престолъ онъ «простилъ и освободилъ» изъ ссылки и заточенія 156 лицъ, осужденныхъ тайной экспедиціей, возвративъ при этомъ чины и дворянство тъмъ изъ нихъ, которые при осужденіи были лишены ихъ. Въ числъ этихъ лицъ находился и Радищевъ. Пять мъсяцевъ спустя, 6 августа 1801 г., онъ былъ назначенъ членомъ находившейся подъ предсъдательствомъ гр. Заводовскаго комиссіи о составленіи законовъ, цълью дъятельности которой являлось сезданіе общаго руководящаго плана работъ по различнымъ отраслямъ законодательства. Гласно выраженное намъреніе новаго государя «поставить въ единомъ законт придавало начало и источникъ народнаго блаженства» повидимому работамъ комиссіи особенное значеніе. Радищевъ ревностно взялся за представившееся ему дъло «Когда разсматривали мы сенатскія д'бла и писали заключенія, соглашаясь съ законами, - разсказываетъ въ своихъ запискахъ одинъ изъ товарищей его по этой комиссіи,--онъ при каждомъ заключеніи, не соглашаясь съ нами. при

¹) Собраніе сочиненій Радищева, М. 1811, ч. IV, 99, 145-7.

лагалъ свое мивніе, основываясь единственно на философскомъ свободомысліи 1). Философское свободомысліе Радищева, какъ показываютъ сохранившіеся подлинники его мнъній по частнымъ дъламъ, ръшавшимся комиссіей, заключалось въ отстаиваніи человівческих правъ крівпостных и въ стремленіи оградить подсудимаго въ уголовныхъ дёлахъ отъ произвола судей путемъ предоставленія ему права отвода послъднихъ 2). Но скоро его встрътило новое и горькое разочарованіе. Не ограничиваясь частными вопросами, поднимавшимися въ комиссіи, онъ составиль было общій планъ реформы законодательства. Содержаніе этого плана дошло до насъ лишь въ неясныхъ намекахъ 3), но онъ во всякомъ случать былъ настолько радикаленъ, что гр. Завадовскій сділаль Радищеву строгій выговорь и даже пригрозилъ ему Сибирью. Надежда, вспыхнувшая было въ душъ Радищева, погасла при этой угрозъ; вновь пришлось ему убъдиться, что его завътныя идеи не могутъ быть проведены въ жизнь, что между ними и дъйствительностью лежитъ по прежнему глубокая и непереходимая пропасть, и онъ не вынесъ тяжести этого разочарованія. Усталый и

<sup>1)</sup> Изъ записокъ Н. С. Ильинскаго, Р. Архивъ, 1879, № 12, сс. 415—6.

<sup>2)</sup> Сухомлиновъ. Статьи и изслъдованія, І, 629-34.

<sup>3)</sup> Старшій сынъ Радищева въ своихъ воспоминаніяхъ объ отцъ (Р. Старина, 1872, № 11) ничего не говоритъ объ этомъ проектъ. Кн. П. А. Вяземскій, которому онъ передалъ свою записку, сдълалъ въ ней такую добавку: "Радищевъ-отецъ, кажется, во время службы своей въ комиссіи о составленіи законовъ подавалъ по предмету освобожденія крестьянъ отъ крѣпостного состоянія проектъ, весьма неблагопріятный освобожденію крестьянъ и, по тогдашнему господствующему образу мыслей о семъ вопросъ, несогласный съ большинствомъ мнъній . Вяземскій не указываетъ однако источника своего сообщенія и Сухомлиновъ (назв. соч., с. 619) считаетъ его требующимъ подтвержденія. Въ дъйствительности это сообщеніе настолько противорючитъ всему, что мы знаемъ о Радищевъ и въ томъ числъ открытымъ самимъ Сухомлиновымъ подлиннымъ мнвніямъ его по крестьянскому вопросу, что ему нельзя придавать никакой въры. Пушкинъ говоритъ, что Радищевъ изложилъ свои "мысли касательно нъкоторыхъ граж-6/8-На заръ рус. обществ.

разбытый тъми испытаніями, какія ранъе выпали на его долю, онъ не находилъ въ себъ силы для новой борьбы и, быть можетъ, новаго мученичества, но не могъ заться отъ тъхъ идей, какія составляли весь смыслъ его жизни. Онъ выбралъ тотъ исходъ, на который самъ когда указывалъ, и прекратилъ ставшую непосильной борьбу, не складывая оружія. Въ ночь на 12 сентября 1802 г. онъ покончилъ съ собою самоубійствомъ. «Радищевъ умеръ — писалъ одинъ изъ младшихъ его современниковъ 1)-и, какъ сказываетъ, насильственною, произвольною смертію. Какъ согласить сіе дъйствіе съ непоколебимою твердостью философа, покоряющагося нообходимости и радъющаго о благъ людей въ самомъ изгнаніи, въ ссылкъ, въ несчастіи. будучи отчужденнымъ круга родныхъ и друзей? - Или позналъ онъ ничтожность жизни человъческой? или отчаялся онъ, какъ Брутъ, въ самой добродътели? - Положимъ перстъ на уста наши и пожалвемъ объ участи человвчества».

Горячему защитнику интересовъ народной массы, исданскихъ постановленій" въ проектъ представленномъ имъ по начальству. Младшій сынъ Радищева сообщаетъ, что его отецъ составилъ проектъ гражданскаго уложенія, въ которомъ предлагалъ отмънить тълесныя наказанія, уничтожить табель о рангахъ, ввести гласный судъ присяжныхъ, установить свободу въроисповъданія и свободу книгопечатанія, освободить крѣпостныхъ и прекратить продажу людей въ рекруты, ввести поземельную подать вместо подушной, установить свободу торговли и отмънить строгіе законы противъ ростовщиковъ и несостоятельныхъ должниковъ (Р. Въстникъ 1858, т. 18, 424-5), Сухомлиновъ усматриваетъ въ такой передачъ проекта нъкоторое подновление и, не найдя никакого общаго проекта Радищева въ архивъ комиссіи о составленіи законовъ, склоненъ предполагать, что такого проекта и не существовало (назв. соч., сс. 620-4). Но о проектъ Радищева и его послъдствіяхъ говоритъ и цитированный уже нами товарищъ Радищева по комиссіи-Ильинскій. По его словамъ, Радищевъ "написалъ комиссіи такое мнѣніе, что она должна быть поставлена почти вмъсто сената и для составленія лучшихъ и твердыхъ законовъ требовать не только о производствъ дълъ отчета, но и о всъхъ приходахъ и расходахъ казенныхъ".

<sup>1)</sup> Борнъ въ альманахъ "Свитокъ музъ", СПБ. 1803.

ходившему въ своей дъятельности изъ идеала общественнаго равенства и свободнаго развитія человъческой личности, не нашлось такимъ образомъ мъста въ русской дъйствительности на рубежѣ XVIII и XIX въковъ, и богатая идейнымъ содержаніемъ жизнь писателя-гражданина оборвалась трагическимъ концомъ. Но эта трагическая судьба самого писателя еще не ръшала вопроса о судьбъ его идей въ современномъ ему обществъ. На судъ, происходившемъ въ 1700 г.. Радищевъ совершенно правильно показывалъ, что онъ при составленіи своей книги, «общниковъ имълъ». Не имълъ онъ сообщниковъ и въ теченіи всей послъдующей своей дъятельности, оставаясь въ ней совершенно одинокимъ. Но слъдуетъ-ли изъ этого, что вся эта дъятельность не установила и никакого общенія между идеями писателя и умственною жизнью современнато ему общества, пройдя для послъдней совершенно безслъдно.

Тъ условія, въ какихъ проходила литературная дъятельность Радищева, сами по себъ уже затрудняли пріобрътеніе писателемъ вліянія на общество. Они не только создавали крайне неблагопріятную вившнюю обстановку для дъятельности самого писателя, но и ставили серьезныя преграды на пути къ проникновенію достигнутыхъ ею результатовъ въ читательскую среду. Несомнънно, что благодаря этому, далеко не всв плоды богатой и разносторонней дъятельности Радищева нашли себъ дорогу въ сознаніе русскаго общества и были такъ или иначе восприняты жизнью последняго. Въ иныхъ случаяхъ писатель, независимо отъ своей воли, оказывался обойденнымъ этою жизнью. Ссылка отръзала Радишева не только отъ умственнаго движенія Западной Европы, за которымъ онъ по возможности старался все же слъдить изъ Сибири, но и отъ русской литературы. Всё произведенія, написанныя имъ послё изданія «Путешествія», увидъли свъть лишь нъсколько лътъ спустя по смерти ихъ автора, и къ этому времени лучшія изъ нихъ оказались ненужными, а немного позже -и запоздалыми. Такъ поворотъ въ судьбахъ русскаго про-

свъщенія, который сказался уже въ ссылкъ Радищева и дъйствіе котораго продолжалось до воцаренія Александра I, не прошелъ безъ замътныхъ результатовъ для общества. Если онъ не могъ остановить самаго развитія просвъщенія, то во всякомъ случав успъль оборвать нівкоторыя нити его и сдълать это развитіе болье одностороннимъ. Стремленіе усвоить не только политическія теоріи Запада, но и его философскія системы вновь проявилось въ русскомъ обществъ лишь въ 30-хъ годахъ XIX въка, но къ этому времени главный трудъ последнихъ леть жизни Радищева-его философскій трактатъ, для своего времени имъвшій большое значеніе, уже совершенно устарълъ. Иначе стояло дёло съ самымъ важнымъ трудомъ Радищева — «Путешествіемъ», носившимъ болье общій характеръ и заключавшимъ въ себъ не только изложение теоретическихъ взглядовъ автора, но и критику конкретныхъ явленій русской жизни. Уничтоженіе этой книги, произведенное сперва авторомъ, а затъмъ судомъ, сильно сократило, правда, предълы ея распространенія. Тъмъ не менъе такое уничтоженіе не было полнымъ. Когда книга только что вышла въ свътъ, она, по словамъ гр. Безбородка въ его письмъ къ правителю канцеляріи кн. Потемкина, Попову «начало входить въ моду у многой шали» 1). О «великомъ любопытствъ публики» къ книгъ Радищева свидътельствовалъ на допросахъ у Шешковскаго и писатель Осиповъ 2). Это любопытство публики спасло книгу отъ совершеннаго истребленія и послів состоявшагося надъ нею приговора. Массонъ въ своихъ мемуарахъ разсказываетъ, что, несмотря на обыски въ домахъ съ цълью истребить «Путешествіе», оно сохранилось во многихъ домахъ и находились люди, которые платили по 25 р. за то, чтобы на одинъ часъ получить для чтенія эту книгу 3). Въ книж-

<sup>1)</sup> Григоровичъ. Канцлеръ кн.: А. А. Безбородко въ связи съ событіями его времени. 1881. т. II, сс. 94—5.

<sup>2)</sup> Сухомлиновъ, назв. соч., с. 589.

<sup>3)</sup> Mémoires secrètes sur la Russie, t. II, pp. 188-91, 200.

ныхъ магазинахъ Москвы «Путешествіе» можно было достать и послъ процесса Радищева 1). Заходила книга послъдняго если не въ печатныхъ, то въ рукописныхъ экземплярахъ и въ далекіе провинціальные углы: самъ Радищевъ, возвращаясь въ 1797 г. изъ ссылки, нашелъ копію своей книги въ Кунгуръ 2). Наконецъ, по свидътельству Гельбига, рукописное «Путешествіе» проникло и за границу, и многіе отрывки изъ него были помъщены въ «Эндорскомъ Оракулъ» («Das Orakel zu Endor»), издававшемся въ Лейпцигъ въ 1794 – 5 гг. Самъ по себъ этотъ фактъ распространенія книги Радищева, конечно, не говоритъ еще о его вліяніи на современное ему общество, какъ и сочувствіе разныхъ лицъ въ обществъ къ судьбъ автора «Путешествія» не говоритъ еще о сочувствіи къ его идеямъ. Если судьба Радищева могла вызывать и вызывала дъйствительно сочувствіе къ нему даже у лицъ, не раздълявшихъ его идей, то и успъхъ его книги въ извъстной мъръ могъ быть созданъ тяготъвшимъ надъ ней запретомъ. Но у насъ есть и свидътельства, говорящія, что успъхъ «Путешествія» не былъ исключительно внъшнимъ и что, по крайней мъръ, часть общества оцънила по достоинству значеніе идей, высказанныхъ Радищевымъ въ этомъ его произведеніи.

Въ одномъ рукописномъ сборникъ 1792 г. есть такой «Отвътъ г-на Радищева, во время проъзда его черезъ Тобольскъ любопытствующему узнать о немъ».

Ты хочешь знать, кто я? что я? куда я вду? Я тотъ же, что и былъ, и буду весь мой ввкъ. Не скотъ, не дерево, не рабъ, но человвкъ. Дорогу проложить, гдв не бывало слъду, Для борзыхъ смъльчаковъ и въ прозв, и въ стихахъ. Чувствительнымъ сердцамъ и истинв я въ страхъ Въ острогъ Илимскій вду 3).

<sup>1)</sup> Р. Старина, 1874. № 2, с. 259.

<sup>. 2)</sup> Изъ рукописнаго дневника Радищева.

 $<sup>^3</sup>$ ) Приведено г. Ефремовымъ въ его примъчаніяхъ къ "Живс писцу", изд. 1864 г., с. 349.

Если даже предположить, какъ дълаетъ это г. Якушкинъ 1), что стихотвореніе это принадлежитъ самому Радищеву, то включеніе его въ сборникъ показываетъ. въ обществъ были люди, живо интересовавшіеся, хотя бы и со словъ самого писателя, общимъ смысломъ его дъятельности. Опредъленіе этой дъятельности, весьма близкое по своему содержанію къ приведенному стихотворенію, дано было по смерти Радищева двумя молодыми писателями. «Друзья!—писалъ цитированный уже нами Борнъ въ своемъ некролог ВРадищева — посвятим в слезу сердечную памяти Радищева. Онъ любилъ истину и добродътель. Пламенное его человъколюбіе жаждало озарить всъхъ своихъ собратій симъ немерцающимъ лучемъ в в чности; жаждало вид в ть мудрость, возсъвшую на тронъ всемірномъ. Онъ лишь слабость и невъжество, обманъ подъ личиною святости-и сошелъ въ гробъ. Онъ родился быть просвътителемъ, жилъ въ утъсненіи-и сошелъ въ гробъ; въ сердцахъ благодарныхъ патріотовъ да сооружится ему памятникъ, достойный его!» У другого писателя и поэта этой эпохи-Пнина, смерть Радищева вызвала такой откликъ:

> Уста, что истину въщали, Увы, на въки замолчали, И пламенникъ ума погасъ; Кто къ счастью велъ путемъ свободы, На въкъ, на въкъ оставилъ насъ.

Такимъ образомъ, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ современниковъ Радищева успѣли уловить смыслъ его проповѣди и трагедіи его личной жизни, и между писателемъ и обществомъ установилось извѣстное общеніе хотя бы и весьма слабое. Не исчезло это общеніе и въ слѣдующую эпоху: у Радищева юный Пушкинъ учился ненависти къ крѣпостному праву...

Среди своихъ современниковъ Радищевъ явился наиболъ энергичнымъ и послъдовательнымъ поборникомъ

<sup>1)</sup> Р. Старина, 1882, № 9, с. 519.

европейскихъ идей своей эпохи въ ихъ примѣненіи къ русской дѣйствительности. Въ его лицѣ изъ среды русскаго общества впервые вышелъ человѣкъ, глубоко усвоившій главные результаты западно-европейской мысли и сознательно увидѣвшій въ нихъ не только теоретическую истину, но и средство служенія благу народной массы на своей родинѣ. Благородный идеалистъ, далеко опередившій свой вѣкъ, палъ жертвою смѣлости своей жизни. Но начатое движеніе не остановилось съ его гибелью и дѣятельность его самого не прошла безплодно. Брошенное сѣмя вошло въ почву и слѣдующія поколѣнія увидали его первые ростки.

